

## Василий ЛЕБЕДЕВ

## маков цвет

Повесть

Лебедев В. А.

Л33 Маков цвет: Повесть.— М.: Современник, 1985.— 47 с.

В пер.: 20 коп.

В пер.: О мон.
Повеств Васнани Лебедева — о деревне военных лет, о русской крестълякке Анисъе, чъе имтерниское сердце не может равнодушию перевосать чую
обеду, боль, обездоленность. У Анисъв потиблет на войне муж, в одождадком Левниграде остается дочь, а она, живя впроголодь, берет к себе на
воспитавие мыльчика, оставщосто без родитателей.

J1 4702010200—176 106(03)—85 K5—4—032—85 B5K84P7 P2 Жито кончилось на покров.

Тетка Анисья выбрала из ларя все до зернышка, высупила на печке и смолола в жерновах. Житинки вышла на славу, Когда она вынимала вх вз печки, в избу без стука ввалился председатель Ермолай Хромой (его фамилко редко кто помнил) и проковылял прямо в передний угол, к столу.

 Сразу видать, постояльца ждешь,—заметнл он.— Эвона каких насдобила, а плакалась намедни, что нет ни зериниы.
 Ой. тетка Анисья!

— Нашлось немпого...— покраснела Анисья, будто девчонка, и тут же предложила: — Попробуй, удались ли?

Она безошибочно выбрала самый маленький житпик и протянула председателю на своей темной ладони. По весу и по тому, что житник не обжигал руку, как это всегда бывает при недопеках, она поняла: печнво удачно, но все же спросила:

— Ну что?

Когда-то Аннсья была большая мастерица стряпать, недаром же она всегда была звана готовить на большне свадьбы и похороны, где и привыкла спрашивать, вкусно ли.

 Угу...— одобрительно кивнул Ермолай, обжигаясь и хрипя, со слезами на глазах.

Так хороши лн? — уже набиваясь на похвалу, опять спросила она.

Знамо, хороши! У тебя да худые!

Янчко толкнула,— заметнла Анисья, довольная, и, выб-

рав себе, что был помягче, разломила и стала есть.

- Вкуснота! Как до войны, опять похвалял Ермолай, подбиряя по-пошадниому, губамя, торчащий меж зубов кусок житника, и покосылся на противень, но Аннсья поймала его въгляд, сучула печиво на полниу и тут же подумала: «Свять бы мадо — отпотеют... И чего смотрит, побогачей, чай, меня...» — Чего хошь в городе-то говорят? — спросила она.
  - А ничего не говорят. Калинин взят. Того глядн, сюда
- Господи! вырвалось у нее. Да не мели не дело-то! Никогда не бывал, а тут придет!
- Нас не спроснт. У него еропланов больше чем галок на кладбище. В городе вокзал бомбил — не попал, зато двух лошадей убило, шаблыкинских, кажись. У одной брюхо разворотило. Воница...

Он наклонил по-бычьн свою сивую маленькую голову, похлопал белесыми ресницами, медленно распрямился и деловым тоном сказал:

 Ну, ты вот чего... умнрать собирайся, а рожь сей. Завтра, значит, до обеда дома побудь, а как поразогреет — на

лен. Ясно? Да рукавицы не забудь, а то вишь чего?

Он кивнул на улицу, где вдоль деревни по первому сырому снегу резко чернели следы колес, и пошел к двери. У порога он помешкал, взявшись за скобу, вскинул над плечом свое курносое лицо и кряжнул, словно похвастал:

Ух, грязищи-то натащил!

Да ладно, примоюсь.

Ермолай потоптался еще и наконец выдавил:

 Ну, ты вот чего: зайдн-кося к соседке, скажи, я, мол, велел ей завтра рнгу топить.

— Ладно, схожу. Скажу.— В голосе Аннсьи послышалась

усмешка.

Председатель двинум колеком дверь в юркнум в притвор, будто хозийка запустила в него сковородником. За окошком дважды нырнула его шапка, и вот уже не сбавляя хода он прогариевал — как говорыя деревенский васмешник Степка Чичира — мимо той самой соссаки Ольги, которой надо было передать наряд. Сам Ермолай не зашел к Ольге не потому, что замотался, работая за ушедшего на фрокт председателя и бритадира, а потому, что накануве его видели с этой самой Ольгой за ометами.

Вчера вечером, когда Анисья возвращалась домой из другого конца деревни, гле она хотела выменять свой овчинный полушубок за пуд ржи, она проходнала иммо дома председателя и слышала там скандал. Жена Ермолая с внэгом кидалась на него. Дрожали стекла, хлопали двери, а за углом дома, в темноте, стояли любопытные. Ей тоже хотелось послушать, в темноте, стояли любопытные.

но она посовестилась.

«Ох, совсем забыла, — спохватьлась Анисья и бросьнась к окошку. — Надо бы выговорить у него ржнцы за полушубок. Забыла! Ну-кось ты, забыла...» Она с сожалением проводнла взглядом председателя и почему-то вспомныла, каким неприметным был раньше этот Ермоляй. С детства хромой, он состоял в колхозе при лошадях, женнлся поздно, в компанин к мужикам он как-то не подходил и был настолько запушен, что бабы, случалось, кричали на сенокосе: «Эй, Ермошка! Не поворачивайся, мы купаться будем!» А то н вовсе забывали, что он тут. Поэтому немного странным показалось сначала видеть Ермолая на самой высокой деревенской должности, но время было такое, что люди не успевали переживать даже

горе, и каждый понимал, что Ермолая надо перетерпеть, кам бы принять условию ло тех пор, пока все в мире не встанет на снои места. Однако Ермолай с каждым днем казался все бодрее и энергичиее, он словио будил в себе все то, что спало многне годы, н наконец всем стало ясно: в деревие осталоя только один мужик— Ермолай. Правда, был и еще один— Михаил, по прозвищу Одноглазый, но тот весь ущел в валено-катство и старательно, даже зло, наживал добро. Уж ему-то было не до ометов...

«Ну-кось ты, забыла полушубок-то навязаты» — опять засокрушалась Анисья, а сама уже вязлась за одежду, чтобы идти к Ольге. Она накняула большой толстый платок, зачемто глянула в темное зерклаю, за которым с прошлой осени, как убили мужа, пылилась черная накняка, старателько застетнула верхиною путовени уеще совсем новой плюшевой жакетки — той самой, что подарила ей дочь перед войной, и вышла, дважды хлопнуя разбухшей дверью. На крылыце она подивла затоптанный веник и приставила его к двери: хозяйки мет.

На дворе было по-прежнему колодно, сиро. Земля, еще ще скваченняя морозом, набрякшвя осеннями вожажин, проедала грязью тонкую пелену снега; а за деревней, там, где пожухли и замерли травы, сообенно в низние, у моста, снег не таял было все бело, и только черной трешнной коробнасе ручей; повсюду пестрели раскисшие следы, а на высоком горбатом поле, как веской, обозначились длинные проталниы, но больше не было вичего весението ни в природе, им в душе Аннсы. Она постояла посреди пустынного двора, потопталась в своих красных клееных галошах возле завалившейся воротни и не испытала никакой досады от своей бесхозяйственности.

После гнбель мужа и после того, как из Ленинграла, где жила ее дочь, не стали приходить пьсьма, а молва доносила в ее крайною нэбу червые вестн о голоде, — Анисья каждый день незаметно и непрестанию терхла интерес к жизни, все больше каменея изнутри. Ей многое стало безразлично.

«Поднять бы надо воротню-то, — между прочны подумала она. — Не то снегу навалит — сопрет. А может, и так...»

Надсадно крикнула ворона, несколько раз, с черного, будто обгорелого, тополя, что рос против избы Степки Чичиры, и лениво полетела к овинам.

«Беды накаркает, провалиться ей!» — опять между прочны подумала Анисья и тут же испугалась своего навета, вспомнив, что Степку через два дня увезут на войну... «Спаси его бог, озорника!» — искрение прошептала Анисья и, горбатясь,

вахлюпала к соседке. Следы от ее галош ложились по раскисшему снегу до самого крыльца соседского дома и ватиой

рванью расползались за ней.

Соседка Ольга жила одна. Она разошлась с мужем перед войной, но числилась замужней, поэтому, когда в первую неделю войны убили ее мужа, на деревие было сказано: «Ну вот, теперь у Ольги руки развязаны...» И она действительно скорехонько вышла за Алексея Охлопова — мужнка дельного, интересного, совсем еще молодого, жившего с шестилетним сыном Пронькой, мать которого свернулась от крупозного воспаления легких, простыв в рнге на трепке льна. Когда от-ца Проньки взяли на войну, Ольга осталась в доме Охлоповых и как мать покрикивала на мальчишку. Но вот недавио пришло извещение, которое скрыли от Проиьки, а если бы не скрыли, то, может быть, мальчик и понял, что больше не стоит бегать за перелесок, к полустанку, и ждать, когда по-кажется на дороге отец... Из далеких деревень ждали родственников Охлоповых, которые должны были решить судьбу Проньки и дома, но они не ехали. Ольга, устав от неопределенности, ушла на дома Охлоповых. На собранни она сказала, что от Проньки она совсем-де не отказывается, но кормить его нечем, и собрание решило, что Пронька будет пока жить у всех подряд на правах подпаска. Деревенская молва корила Ольгу, да на том все и осталось, а мальчик стал кочевать из дома в дом после каждого ужина. Сегодня его ждала Анисья.

Ольга была дома. Когда вошла Анисья, она даже не повернула головы н продолжала смотреть мнмо косяка, на улицу. Сбоку был виден ее орлиный профиль и тонкий серп

белого пробора по черной голове.

Здравствуй еще раз! — с поклоном сказала Аннсья.

Здравствуй, — буркнула Ольга в ответ.

Никак примывалась?

— Нет.

- А чисто у тебя, ну да ведь топтать некому: не семья, заметяла Анисья без ехндства, но вышло тяль, что она упрекала Ольгу за оставленного на мирскую судьбу Проньку, не й тут же захотелось поправить разговор: — Чего хошь про войну-то слышво?
- А то и слышно, что скоро всех поперебивают! отрезала Ольга.

Господні Сирот-то будеті...

Та поджала губы, помолчала и вдруг сухо спросила:

Чего ои к тебе приходил?

Анисья хотела прикинуться, что не знает, о ком речь, но не хватило духу на притворство, и она сказала;  Велел сказать, чтобы ты завтра ригу топила, лен, видать, сущить надумал.

— И все? — строго покосилась Ольга, не приглашая Аннсью на лавку.— Так чего же ты мялась тут — пол да война?

 Я все сказала, чего тебе еще? — ответила Анисья, уколотая недовернем.

Ольга нервно посучила короткими толстыми ногами, но промодчаля.

— А чего это он сам-то к тебе не пришел? — решила задеть соседку Анисья и поняла, что бросилась в драку очертя

Не хитрила бы, тетка Анисья, коли не умеешы! → сверкиула та орлиным глазом.

 Верио, что не умею... слабо улыбнулась Анисья, и щеки ее тронулись жаром.

— Тебе чего еще? — не разжимая зубов, процедила Ольга. — Ла инчего боле. пришла сказать, как велено, ла и все.

— да инчего ооле, пришла сказать, как велено, да и все,
 — Ну пришла, сказала и ступай! Нечего тут высиживать,
 высматривать да выспращивать!

Да я разве выпытываю чего?

— Знаю! Всем вам интересно теперь языки-то чесать!

 Век свой, Олюшка, языка не чёсывала, спросн у добрых людей, коли!...

— Сейчас побегу спрашнвать! Это ваше дело—спрашнвать да оханвать, словно сами святые! Угодинцы чертовы!

— Да я не святая, только не сердись, золотко,— дрогнувшим голосом ответила Анисья и, боясь расплакаться, закоичила: — Не сердись, но мужиков чужих я за ометы не важивала. Вот тебе мое слово!

И Аннсья торопливо перевязала платок, словно собралась бежать. Она всерьез опасалась, что Ольга накинется на нее, но та покосила глазом и скривилась в улыбке:

Ты что же — прямо посередь деревня?

 Уж не грешила бы, на воскресенье глядя! Посередь деревии! Да, бывало, только пройдешь с парием посередь-то деревии, так вся горишь, ровно маков цвет, а ты мне такое...
 Ну ладно, ладмо, ступай! Мне управляться надо. У тебя

 — ПУ ладио, ладио, ступан гипе управлятием надо. в теом нет скотины, так вот и шляндаешь по избам, маков цвет!
 — Ой не гордись, Олюшка! Была и у меня силушка, и я

не хуже людей хозяйствовала, а сейчас — ау, милая... Анисья шагнула к порогу, низко поклоинлась и, расстроенная, вышла на улицу.

«И зачем послал меня председатель? На грех только навел»,—сокрушалась она и мелко дрожала то ли от волнения, то ли от густой уличной сырости. Из-за ее крайшей избы, с поля, тянуло холодным ветром, пахло стылой землей, снегом, Что-то тоскливо скрипело в сумраке наступающего вечера, и Аннсья не сразу поняла, что это скрипит на одном ржавом крюке ее завалившаяся воротия.

Аннсья направилась к дому Миханла Одноглазого, у которого сегодия кормился Провыка. После ужива кончались сугик в этом доме, стоявшем на другом конце деревии, и теперь мальчик должен был вачать опять с Анисьниого дома, гле он пооживет по следующего вечера.

«Пойду посмотрю, чем его покормят богачи», — подумала Анисья и заодно решила предложить Одиоглазому полушубок за хлеб

. . .

Вызвездило. Раскисшую дорогу схватило тонким льдом. а снег на обочине покрылся хрупким и таким звонким настом. что Пронька, суеверно обегая неогороженное кладбище, всерьез опасался, как бы не разбудить страшный кладбищенский сумрак с его корявыми кущами старых берез и эту густую толпу длиниоруких крестов, дружно шагнувших к самой обочине. Еще совсем недавно, когда на дороге вместо грязи лежала пыль, теплая и мягкая, как чесаный лен, а дин были длиниее. Пронька не боялся ходить на полустанок. Теперь же дни стали обидно коротки, но как раз сейчас ему и надо бывать у поезда почаще, чтобы не прозевать отца. «К зиме вернусь, и тогда...» - так говорня он в ту последнюю минуту, когда вскрикиул черный паровоз и заголосили бабы. Теперь на полустанке много солдат, они дают Проньке хлеб и все дружно говорят, что видели его батьку, что он уже близко и скоро придет домой. «Ну ясно, - по-взрослому размышлял Пронька. - Зима на носу, значит, скоро...»

Деревия неожиданно надвинулась из тьмы и нависла высокой громадой деревьев, глужими стенами сараев и окраинных изб. Кое-тде слабо желтелн окиа, а в середние деревин не весело и не печально, а как-то словно устало гудели голоса, вполсилы играла гармошка, да негромко повизгивали девки.

> По тебе, широка улица, Последний раз иду. У тебя, моя хорошая, Последний раз сижу.

Пронька услышал эту частушку, н что-то тоскливое отклинулось в его зашибленной душонке. Ему впервые показалось, что отец уже прошел свой последний раз по их деревенской улице. Подтрусив к заколоченному родительскому дому, мальчик привычно отворил легкую калитку в огород н тотчас услашал, как хрупнула шель у собачьей будки. Он остановился. Здесь было все как при отще, и, хотя пришла вочь, он знал, что вот тут, на стене сарая, все еще неят поржавевшие косы, в щелях бревен торчат напильники, а около утла, в поникшей зеринетой крапиве, валяется огромный суковатый чурбан. Совсем недавно отец колол на нем дрова...

Отходили мон ноженьки По здешней стороне. Относил я русы волосы На буйной голове.

Это пел Степка Чичира. Голос хриплый, сорванный.

Собака заскулила,

Пронька достал из кармана кусок хлеба, тот, что дали ему солдаты, разломил и подал собаке на ладони.

— Ешь, Жук. Ешь, Жученька...

Ему захотелось забраться в будку, прижаться там к теплому телу собаки, уснуть и не просыпаться, пока не придет настоящия зима. Но тут он вспомини, что Михаил Одноглазий будет ругаться за опоздание к ужину, и побежал, стуча сапотами по подстывшей уличной хляби. Вот и дом, По красной занавеске прошла тяжелая тень хосянна, Вспоминлся его хитрый пришур, ехидияя улыбка, грубый голос. Вспоминлись и рассуждения отца с мужиками о том, что Михаил Одноглазий специально выколол себе глаз, чтобы не идти на какуютофинскую войну, что исдаром себе за это стаскали». Проныка не понимал, что это такое, но ему сделалось тоскливо и неуютно. Идти в дом не хотелось, а собачья будка и теплое тело Жука так сильно потянули к себе, что он уже совсем было решил вервуться, выломать одну доску в будке и забраться к собаке, но за углом постышались шати и со двора вышел человек.

— Пронюшка, ты? — спросила Анисья. — Я...

— н...

— Так иди скорей в нэбу, ведь тебя ужинать ждали. Может, еще и покормят, слышь? Пойдн поужний, — защептала она в лицо.— Поешь поболе, да и пойдем спать ко мие. Слышь? А у меия печка натоплена, да и угощу хорошеньким. Ну не бойся, ие бойся, не съест нас Одноглазый. Ты хоть вполсыта поешь — и то ладно.

Она мягко подталкивала его в спину.

Явился! — рявкиул хозяин, но увидев, что малыш не однн, осекся и сел на отодвинутую от стены скамыю. — Забирайся!

Пронька стащил с головы шапку и забрался за стол прямо

в пальтишке. Он даже не поерзал на скамейке, а сразу опустил голову и затих. Хозяйка с глубоким вздохом принесла
в глиняной миске шей, оставшихся от обела, картошку и домоть хлеба.

Анисья сидела у порога, но заметила, что хлеб испечен без картошки: ломоть был черен и ноздреват, «А щи жидковаты». — подметила она про себя, а сама смотрела, с какой жадностью ел Пронька. Нал столом торчала только одна сивая головенка, и когда малыш жевал, то казалось, что он вот-вот заденет своим острым подбородком за кромку стола. Ложку он водил быстро, словно совал ее в крапиву, торопливо проглатывал, и рука с ложкой ныряла под стол, на колени. Глаза в этот момент успевалн торопливо обежать все вокруг, будто хотели узнать, не сделано ли чего не так.

— А ну марш! — вдруг рявкнул Одноглазый. — Грязищу-

то надо обколачивать или нет? А?

Пронька бросился из избы, раскидывая по полу ошметки грязн. Все притихли. На печке пританлась хозяйка, у порога оцепенела Анисья н слушала, как на улице стучат по доскам крыльца Пронькины сапоги.

 Михаил, почто ты этак-то? — несмело спросила Анисья. Непочто распускать! И так незнамо кем теперь вырастет. Я сегодня сказал в правлении, чтобы решали на один

конец. Вот сидят там Хромой с бабами, думают. А что? Нам сейчас не до сирот, тут сам не знаешь, в какую сторону бежать. А с этим что делать? Раз батьку убили - пусть государство и няичится. Да тихо ты про батьку-то! — испугалась Анисья, рас-

слышав за дверью осторожные Пронькины шаги, а когда тот вошел, ласково сказала: - Ну, поойди, Проиюшка, доещь, чего оставлять-то.

Но Пронька не шел.

 Ну, забирай тогда хлеб-то с собой, не ломайся! — замстила с печки хозяйка.

 Все равно собаке отдаст, — буркнул Одноглазый. — Надо будет убить ее, к лешью, только воет!

Берн, берн, Пронюшка, хлеб.— подтолкнула Анисья.

- Малыш приблизился к столу и взял закусанный кусок. Хлебы-те затваривала? — рявкиул Одноглазый на жену.
- Нет.
- -- А что?
- Мука кончилась.
- Что за лешей, как скоро съели!
- Пронька взял со скамейки шапку и отступил к порогу.
   Ну, пойдем, Проиюшка,— позвала Анисья, не желая

больше слушать, как прибедияются Одноглазые Богачи мастера на это.

Однако прежде чем откланяться, она спросила: Так полушубок-то возьмете?

- За сколько?
- За пуд ржи.
- А ты знаешь, почем ноне рожь на рынке? спроснл хозянн. Тыща пуд! Нет уж, у самих с хлебом худо.
  - А не продашь ли свою жакетку? спросила хозяйка. Жакетку не продам — память доченькина. До свиданья!
- На улице стало совсем темио. Пронька сразу же схватился за мягкий Анисьни рукав и не отпускал его даже тогда, когда глаза привыкли к темноте и стали различать расплывчатые пятна домов н деревьев. Он охотно шел к Аннсье. Ему нравилась у нее уютная теплая печка, чистый угол с иконамн н сама изба, хотя старая и небольшая, но все еще аккуратная, по которой можно было ходить смело и заглядывать во все углы без опаски. Прошлый раз, когда подошла очередь и Пронька ночевал здесь, он даже забирался на чердак, где пахло пылью и рогожками, и смотрел оттуда на черное горбатое поле, на плотную стену леса за иим, на грязную, разъезженную дорогу, тоскливо поблескивавшую лужами. Он смотрел сверху и думал, что скоро это поле, лес и дорогу покроет снег, и тогда издалн будет видеи темный полушубок отца...

И вот уже выпал сиег.

- Пронюшка, ты не озяб? спроснла Анисья, ощупывая его голую руку. А ножоики-те не ознобил? — Нет.
  - А поесть-то хочешь?
- Нет, одиосложио отвечал он и после каждого вопроса чувствовал, как стынет его тело и хочется есть.
- Пронюшка, а ты маму-то помнишь?
- Угу, кивнул он, ио, припомиив широкое белое лицо какой-то дальней родственницы, когда-то иянчившей его, оп решительно добавил: — Помию.

Анисья не поверила и вздохнула.

А в другом конце деревни несколько раз глухо хлопнула дверь, раздались голоса ребят и снова заиграла гармошка.

 Сердешные, последние денечки догуливают, проговорила она и зачем-то сказала: - А Степка-то у зазнобушки, у Любки, гулял. Она самогон у Одноглазого покупала, выменивала.

Пронька слушал ее, стремясь проинкичть своим детским умом во все эти житейские сложности, и не постигал их, но ему было очень прнятио, что с ним говорят.

Они прошли мимо плохо заиавешенных окои правления, где под двенадцатилинейной лампой Ермолай Хромой решал с бабами, членами правления, Пронькину судьбу, потом мимо дома Ольги и подиялись на коыльцо Анисыного дома.

 Она тебя не била, когда жила у вас вместо матки? спросила Анисья тихонько и кивнула в темноте на дом Ольги. Потом положила веник под ноги: — Вытрии.. Али била?

— Нет,— ответил Пронька.— Только за уши больно драла да говорить про это не велела.

А маткины платья примеряла?

Примеряла.

— А носить — носила?

Носила.

 Бессовестная... А вон это, васильково, цветочками-те, тоже носила?

— Ага.

Бессовестная. Матке твоей только раз довелось надеть его. Бессовестная, право.

Они вошли в избу, и Пронька ощутил шекой мягкую благодать тепла от русской печки. Он знал, тоо стоит протянуть руку и приподняться на носки — и можио достать до трех теплых глубоких печурков, в которых иадежно просыхают портянки.

 Раздевайся, Проиюшка! — из чулана кликнула Аиисья и зажгла коптилку. — Раздевайся да на печь, а я тебе поесть

подам прямо туда.

На печке Произка разворошил старые валенки, фуфайки, пальтушки, дорылся ло горячик кирпичей и приник к ним всем своим неухожениым существом. Анисья поднялась с коптилкой на печь, поставила ее на полати, поубавила, чтобы меньше коптел потолок, а потом подала Произке большой житник, густо посыпанный маком, Сама она поела в полумраке чулама картошки и тоже забералась на печку.

— А ты чего не ешь? — изумилась она.

А давай вместе.

— Господи... — растерялась Анисья. — Да милой ты мой...
 Да как он болеет обо мне... Да ну-кось ты, какой ты...

Да как он оолеет ооо мне... да ну-кось ты, какои ты...
Она все же отломила от его житника кусочек, а когда стала есть, все почему-то хлюпала носом и отворачивалась от малыша.

Ты куда смотришь? — спросил он.

 Да вот на лук. Лук-то горюк. Все говорят, что большой лук к большому горю родится.

По стене, вдоль печки, висели на жердочке крупные связки лука и темно-коричневые пучки маковых головок.

- А это мак? спросил Пронька.
- Мак.

— A чего он не высыпается?

 — А не шевелишь, так н не высыпается, а вот весной вытряхнем да посеем вдоль огороду — цвету будет!.. Ты поможешь мне сеять? Ну вот и хорошо.

С улицы доиеслись голоса и переборы гармошки.

 Некрута в чужую пошли. Побузят останный разочек, заметила Анисья.— Ой, да никак к нам?

На крыльце нграли н топали. Кто-то уже шарил по двери,

отыскивая ручку, и наконец она отворилась...

— Тетка Анисья! — заорал Степка Чичира. — Лай-кось во-

— тегка инпери: — заорал степка чичи дички, горю!

Да вон возьми, Степушка, в кадке.
 В избу ввалилось еще человек семь. Они громыхали огромной жестяной кружкой, кряхтели и благодарно поругивались.

 Степушка, завтра на пазицею-то? — спроснла Аннсья, с удовольствием вспомнив это слово.

с удовольствием вспоминя это слово.

— Завтра, — упавшими голосом отозвался снизу Степка и вдруг махнул рукой: — А все одно! А это кто у тебя там? Провъка? Ну здорово, Провъка! Здорово, милой ты мой, здорово! Сирота ты, сирота комулала. э-эх!.

Степка закннул гармонь за плечо и полез на печь. К Проньке приблизилось его широкое веснущчатое лицо. Пахиуло

самогоном.

— Дай-кося я тебя поцелую на прощанье, мнлой ты мой. Вот так, вот так. Сирота ты... Нну, Пронька, я за твоего батьку десятерым фрицам башки снесу! Нну!..— Он скоркиул зубами и рухнул с печки на пол — только охнула гармошка.

Допризывники вывалилнсь на крыльцо с приплясом н свистом. Последний сильно хлопнул дверью, так что она отошла и отворилась настежь, а с улицы доносилась Степкина заликватская частушка:

> А мы строгали, клали, мазали Осиново бревио! А теперь оно, осиново, Не мазано давио! Оп-ца!

— Тетя Аннсья, а зима пришла?

Проньку сильно взволновали слова Степки Чичиры, которые он сказал про отца. Он также заметил какие-то стран-

ные знаки, что делала Степке Анисья, и в голове его складывалось нечто страшное и определенное, с чем трудно было согласиться и нельзя отогнать.

— Теть Анисья, слышь?

Но Анисья не отозвалась. После того как она закрыла за новобранцами двери, пошептала винзу, у икои, она легла рядом с Пронькой на краю печки и забылась тяжелым спом. Некоторое время в ее усталой голове еще теснились заботы ушедшего дяя, мелькали лица, дома, дорога... Погом откудато послышался слабый голос Проньки, и все стихло.

Но вот опять — голос и стук. Она уже чувствовала, что ее трогают за плечо, но не было снл открыть глаза, пошевели-

Тетя Анисья, а тетя Анисья! Стучат!

Под окошком кто-то кричал и бил кулаком по раме.

Анисья села, тяжело дыша, нашупала на печном борове гребенку кустарных спичек, отломила одну на ошупь и зажгла коптилку.

— Кого это несет? — прошептала она и, кряхтя, полезла

Закрывая ладонью желтый язычок коптилки, она вышла за дверь, на мост, и вскоре оттуда послышался говор. Дверь отворилась, и вслед за Анисьей прогарцевал Ермолай Хромой. — Так чего же теперь делать-то? — шептала Анисья.

так чего же теперь делать-то? — шептала Анисья.
 А то и делать: везти, раз такое дело. Правленье реши-

- ло тебе везти Проньку. У тебя здоровьншко неважное, потому не отрывать мне здоровую бабу на целый день, когда лен под снегом.
  - Да что за спешка завтра?
- Ты вот чего, Анисья: давай время занапраслину не тяиз азбирай бумаги у меня и готовься. А завтра потому, что в любой час последнюю лошадь, того гляди, в армию отпишут, тогда как нам? Пешком ребенку до города топать, верхом на палочке али сама потащишь его по этакой-то росхляба? А?

Анисье нечего было возразить, и она лишь причитала шепотом, закутавшись в большой платок.

- Чего же с вечера не сказал?
- Долго советовались, а потом Ольту подымали, ходили вместе с ней Охлопов дом расколачивали да метрики Провькины искали. Вот они, метрики. Еще Пашка Овдотьии полписывал, наш председатель сельсовета, а теперь уж—все, наподписквался, бедявга...
  - Не убит ли?

 Вчерась похоронная была. Баба его на полустанке под поезд норовила броситься... Вот, значит, метонки...

Господні Весь народ побыот!..

— Да-а...—протянуй Ёрмолай.— Всех не перебьют, Мы с тобой останемся — и то народ, а ты — всеь... Так иет... Ну вог, это, значит, метрики. Это — наша бумага. Вот. А это бумага, что батько убит. Вот и вее, Не потеряй. Все это отдашь в городе вместе с Пронькой, а там государство не даст ему стинуть. ОбИ Никак еще сеет у Ольги! — Он приник к стеклу, заслонясь ладонями, но разочарованию отпринул назад: — Э!.. Да это коптинкат втом отслечивает! Ну, я пошел, а то моя подумает чего... На конюшию сама пойдешь. Упряжь в водотрейке вот чего.

 Ну вот и увезем, сердешного. А я ровно знала — подорожников ему напекла.

— Вчера он v Одноглазого жил?

-- У него. Только мало покормили богачи.

— Худые людн. Худые. Ну, я пошел, а то моя... Не проспи! Анисья не вышла запереть дверь. Она смотрела, как закольмалось пламя коптняки, и стала со страхом ждать утра. Она не боялась ни дальней дороги, ни города, ни бомбежки, которая может там быть, ни начальства, с которым придется держать разговор,— она боялась, что утром останется

один на один с Пронькой и нужно будет все ему объяснить.
«И чего это председатель привязался ко мне? Пусть Оль-

га и везла бы, право...»

Она не помнила, сколько времени просидела на лавке. На столе замирало пламя копиталк, выпятив черный кукиш нагара, со стен глухими ямами смотрели окна, а за ними сонно поскрипивала на ветру кряжистая береза. В ушах Анисьн шумело от недосыпа, но она ясно улавливала все звуки, особенно настораживаясь, когда на пече шевельнася Провъка, но сама не двигалась, н только когда за лесом вскрикнул ночиби поезд, она невольно подумала: «Без четверти четыре» — и посмотрела на ходики. Часы отставали на час. Она знала об этом, но не подводила, остыв ко всему.

Вскоре прошли с гулянья новобранцы, прошли тихо — без песен, без гармошки, тоскливо посвечивая самокрутками, словно шли с похорон. Анисья послушала их шаги, потом оделась, взяла у порога фонарь и отправилась на конющию,

На улице была непроглядная темь. Экономя керосин, Анисья не зажгла фонарь и шла ощупью, пробираясь вдоль изб, натыкаясь на палнеадники и деревья, Кое-де светилныокна — в избах, где готовились к проводам на войну, — пахло дымом, печеным и жареным, там собирали последиее, что было у людей. Анисья знала, кого с чем отправляют - кому зарубили и отварили кур, кому напекли житинков, кто после солдатского обеда еще целую неделю будет тянуть по кусочку домашний сыр, кто увезет в заплечиом мешке запеченный в ржаном хлебе кусок свинины, прибереженный на черный день, и инкто из домашних, даже малые дети, исходя слюной, не посмеют притронуться к этой священной и, может быть. последней еле родного человека... Она шла вдоль деревни и знала, в какой избе какое живет горе. Она видела, как на многих оно уже свалилось полиой мерой — и бабы падали замертво на лавки, как и сама она, и истошным криком оглашалась изба. Анисья хорошо понимала их, искрение разделяла их черные дии, но всякий раз, когда приходила весть о гибели кого-то еще, она ловила себя на греховном вздохе облегчения и шла в тот дом, где самой ей становилось немного легче, а потом, ночью, вставала в переднем углу на колени и покаяино шептала перед иконой.

В доме Степки Чичиры хлопнула дверь, и кто-то торопли-

во пробежал через дорогу.

«К Любке прощаться побежал,— подумала она.— Ну да и пускай помилуются до свету. Только бы без греха...»

Возле дома Охлоповых она провалилась в глубокую лу-

жу и больио упала, подвихнув левую кисть.

— Госполи! Какое счастье: рука-то цела! — с радостью

прошептала она и зажгла фонарь, сидя прямо на дороге.
За домом Охлоповых в огороде, тотчас просиудся Пронь-

За домом Охлоповых в огороде, тотчас проснулся Пронькин Жук и иесмело продаял в темиоту.

\* \* \*

Пад деревией уже обозначалось утро: на сером небе плоско проступнан крыши строений и вершини деревые изд лими—
все, что было инже, еще оставалось слито в одну темную массу, но выезжать в город было не рамо, одлако запржжения 
лошадь все еще столал а привязанной к березе у набы Аннсы. 
В телеге зеленым холмом лежало непримятое сено, под ним—
лук, картошка и семела, все это Анисья решьма заодно свезти 
в город и продать там на станции или обменять на рыме 
на хлеб. Впереди телеги лежал открыто рулон извых рогож—
Анисыно изделие, их тоже можно было предложить в деревнях, черея которые предстояло ехать. Там, в деревиях, и она 
это знала, охотно берут рогожи на пол вместо половиков, девки красят и вешают к постелям вместо ковров, а мужики 
делают из них элые мочалки. Особо стояла под сеном завязания кринка маку — подарок сватье, Анисья все это Ваду-

мала, пока запрягала лошадь, потом проворно все уложила и пошла будить Проньку. Она с трепетом поднялась по приступочам на печь н негромко окликнула малыша. Он не отозвался. Она позвала его второй раз, громче, ио н на этот раз Пронька не подал голоса. Тогда она протянула руку, пошарила под пальтушками и не нашла его.

Мальчишку искала вся деревив. Миогне считали, что лошадь надо отдать новобранцам и ехать с ними на станцию, а оттуда на ней же привезти Проньку: он там. Ермолай Хромой, уже набегавшийся по избам, остановился посреди деревни, похлопал белесьми ресницами и высказал собравшимся

свое решение, уставясь в дорогу:

 Ну, вы вот чего: бернте лошадь, везите новобранцев да поскорей вертайтесь вместе с Пронькой. Он, видать, разговор наш с Аннсьей слышал, вот и стреканул на полустанок — дорога не нова.

Анисья побрела к телеге, чтобы выгрузить свой говар, котоста с другого конца деревни закричали в несколько голосов. Она отлянулась и увиделя Проньку. Его вел за шиворот Миханл Одиоглазый. Париншка не упирался, он едва поспевал за взрослым, торопляво и неуклюже переступая заскоруальми сапогами. Раза два он споткнулся и повисал, раски-дывая руки, а Одноглазый ташил его силой, так что ноги волоклись позади, потом встряхивал и снова вел. Возле лошади он остановился, разрыл сено, потом подбросня Проньку в телегу и, усадив, покачал за голову — крепко ли сндит.

А вокруг судачили:

— Ну и ну!..

В собачьей будке сидел!

Сердешный!..

Всех провел!

Да гляньте-кось, какой прошной! Ну н прошной, Охлоп!
 Днтятко сердешное...
 Одноглазый обколотна ладонн, как после пыльного мешка,

Одноглазын ооколотил набычился и эло сказал:

— Это все ее работа! — Он кивнул на Аннсью. — Намолола этому сопляку с трн короба, наболтала про детдом, вот он н сбежал от нее к собаке!

Анисья вспыхнула, и у нее потемнело в глазах.

— Пойду прикончу эту псину к лешему! — проворчал Одноглазый. — Только воет по ночам, стерва!

Он пронес себя через расступившихся баб и пошел навстречу толпе новобраниев и провожавших.

Аннсья вся в слезах забралась в телегу, развернула лошадь н направнла ее к дальнему прогону, за которым начинала петлять дорога в город. Слезы обиды душили ее. Она сидела сгорбившись и опустив лицо к самым коленям, чтобы Пронька. притихший за ее спиной, не слышал и не видел слез.

«От меня — к собаке... От меня — к собаке... Да что я —

хуже Ольги, что ли? Что я, какая-нибудь там...»

 Сделай все честь честью! — крики Ермолай Хромой и проковылял немного за телегой, но, увидев новобранцев. остановился и притих.

Лошадь Анисьн поравнялась с толпой.

Тррры-ы! Стой!

Степка Чичира подбежал и остановил лошаль. Лицо его было помято, глаза красные, а под рассеченной верхией губой темнел провал - это минувшей ночью ему выбили в чужой деревие сразу два зуба.

- Тетка Анисья, не ревн. не гиеви мальца! Пронька, милой ты мой! Прощай, брат... Дай-ко я тебя поцелую. Вот так. Вот так. Может, и не увидимся больше никогда...

Глаза у Степки затеплились влагой. Он стряхиул со спины небольшой чистый мешок, развязал его и достал головку до-

машиего сыра.

 На, Пронька, держи! Помин Степку Чичиру! Прощай, тетка Анисья! Не кляни, что я тебе летось весь мак потоптал в огороде.

 Прощай, Степа! Чего уж там — мак!.. Себя, смотри, береги, вон матка-то убивается. Не озоруй на войне-то хоть... А нконку-то взял?

— Да взял!

И косолапо побежал от телеги.

Анисья хотела тихонько спросить его про Любку, как, дескать, она осталась, все лн гладко, но Степка был уже лалеко.

Когда Аннсья с Пронькой переехали мост и лошаденка, напрягая силы, вытянула телегу на высокий берег, в деревне раздался выстрел, а за инм - собачий визг. Пронька метнулся, выроння в сено головку сыра и привстал на коленки. Он смотрел на деревню и увидел правее высокого тополя, поднимавшегося выше ив н берез, крышу отповского дома, глухую стену их сарая, что смотрела в огород, и человека, выходившего на улицу через распахнутую калитку.

Жученька...- прошептал Пронька н, не смея реветь,

ткнулся лицом в сено.

Пронюшко, не надо! Проия... Господи!...

Анисья подняла лицо к небу н перекрестилась на желтую полосу восхода.

 Стеганн, сватья, еще стаканчик: все равно война! - Нет, нет! И так в голову ударило.

Анисья н в самом деле почувствовала легкне приятные толчки в грудн и в голове от полного стакана крепкого деревенского пива. Она выснживала в избе своей дальней родственинцы, что жила в соседней деревие, не один час и уже посматривала в окно -- не пора лн ехать, но Марья ее удерживала, выспрашивала о новостях, угощала, словно в мире не было войны.

-- Ты не пялься в окошко-то, не пялься, успеешь! Лошадь привязана, напоена, сено дадено. Пронька твой наелся, на печке спит - чего тебе еще? Али Ермошки Хромого боншься? То-то! Ты лучше скажи-ка мие, как ты это надумала-нагадала сделать? А? Как у тебя на такое дело руки-ноги поднялись? А?

Анисья смотрела на стакан темного, плотного пнва, на легкие хлопья потемневшего хмеля, золотившиеся сверху, и не могла ответить этой бойкой сухощавой женщине. Она и сама не могла понять, что же с ней произошло в городе...

...Когда Анисья с Пронькой въехали в свой райцентр, то на первом же перекрестке нх остановни маленького роста солдатик в длинной обтрепанной шинели, словно его за полы таскали собакн. Он вертелся посредн разъезженной грязи и помахивал красным флажком. Мимо него прокачались две груженные верхом военные машины с двумя дымящимися черными печками по бокам кабины. Потом со страшной руганью, какой ругались деревенские мужики в распутицу, когда били ложившихся лошадей, на перекрестке надолго застряла кучка солдат. Они облепили низкую длинноствольную пушку с откниутым назад щнтом и силились вытащить ее нз грязн, но глина плотно всосала колеса. Тогда кто-то заметил лошадь, и несколько человек книулось к Анисье. Какой-то черный мужнк, смахнвавший на цыгана, в грязной шинели без ремия первым подскочил к лошади и стал ее ловко распрягать, сверкая белыми зубами.

- Ой, милые! Ой, да куда вы лошадь-то? Да меня ведь убьет Ермолай Хромой!

- Молчн, тетка, не до тебя!

Тут заплакал Пронька, и второй солдат с чирьем на скуле, около уха, не глядя на телегу, бросил: Да не нойте вы, отдаднм!

И онн действительно отдали лошадь, как только вытащили пушку, и даже самн запряглн. Анисья торопливо отъехала от опасного перекрестка и только тогда оглянулась. На перекрестке снова был затор. Там рубили дерево, мешавшее объезжать по панели; кричали, сигиалили машины.

«Эка гразища, — думала Аннсыя. — А немпы-то чего хопыдумают, куды мезут? Да разве ни тут пройти, дуракам'х Мимо тащилась немощная старушонка, закинув руку на спину. Аниско остановила ее и решила расспросить про все Старушка оказалась боевая, из городских, и громким голосом пояснила, как проежать к детдому, но тут же добавлаг с неудовольствием, что детдом собирался уезжать, а может, уж и уехал.

— А бомбежка-то сегодня будет? — спросила Аннсья ста-

pyxy.

 Ты на телеге сидишь, дальше видишь, так сама н скажи, летят или не летят! — съязвила та.

 — А скажи-ко мие, чего тут делается — отступают наши или наступают? — не отставала Анисья и осталась довольна собой.

— А пес их знает! Не говорят. Молчат да и только.

И старуха пошла дальше, опять закинув руку на спину.

В городе им встретилось много беженцев, некоторые были на подводах. В телегах лежали и сидели ребятншки, серые от пыли и грязи; иногда вместе с детьми лежали связанине по ногам овцы; порой встречались хозяйственные беженцы: за их телегами медленно переступали коровы, раскачивая

пустым выменем.

Когда Анисья подъекала к старому купеческому особияку — большому двухатажному зданию, общитому тесом, она сразу поняла, что это казенный дом, поскольку весь забор вокург него был растащен на дрова. Ей подтвердили, что это и есть дегаом, Она остановила лошадь, прислушалась. Из здания доносился тревожный, нестройный гул, как в умиратощем улье. Порой из окошек слышался смех, выкрики или издрывный, иккого не зовущий плач. Анисья подъекала поближе и увидела на крильце отбивающегося от взрослых мальчутана. Он ревел, упирался, потому что его пыталнсь втащить внутрь, а сперку, из окошка, торчали головы беспризорников. Они смеялись и плевали на всех, кто был на крыльце.

«Батюшки светы! Да как же тут жить-то?» — изумилась Анисья.

От задиего крыльца дома стремительно бросилась ватага раздетых ребят, Позади всех бежал малыш лет восьми. Онн добежалн до толстой березы, вблизн которой остановилась Анисья, и в один миг разорвали большой кочан капусты. Поз-

же всех прибежал малыш. Он суетился возле старших, топтался вокруг березы, мелькая полусвалившимися зелеными шароварами, вертел головой, прося то у одного, то у другого, лергал старших за рукава, но никто не обращал на него винмания. Тогда малыш изловчился и в отчаянии выхватил капустный лист у кого-то -- и тотчас получил кулаком в лицо. Малыш ткиулся под березу, не выпуская добычу из рук, а кто-то так же двинул обидчика, и компания разошлась, как будто инчего и не было.

Анисья и Пронька видели, как подиялся малыш, пошмы-

гал носом, потер капусту об живот и стал ее грызть. У Анисьи от жалости захолонуло сердце.

Мальчик, а мальчик, поди-ко сюда! — позвала она.

Мальчишка вздрогиул, насупился и недоверчиво приблизился к телеге.

— Вот, возьми! — Она протянула ему свой житинк.— Постой. На вот тебе мачку. Подставляй карман Вот так.

Ешь теперь во здоровье, мак пользительный. Ешь.

У нее больше не было инчего съестного, кроме Пронькиного сыра, но им она не решалась распорядиться, и, как бы спасаясь от взгляда мальчишки, она троиула лошаль и поехала мимо детского дома. Малыш некоторое время шел следом, как очарованный, а потом отстал, повернул обратно и скрылся за березами.

Телега колыхалась по дорожным колдобинам, но Аннсья не останавливала ее и старалась не оглядываться на шумный дом, испытывая сложное чувство вины, недовольства собой, жалости к этому разворошенному детскому миру, куда она не могла осмелиться сдать Проньку, и потребности сделать сейчас чго-то необычное, что еще не проясиилось в ней самой и мучительно требовало решения.

Ей помог Проиька.

— Тетя Анисья, ты чего? А теть Анисья, куда мы теперь? — А на базар, Пронюшка, да и домой. Куда же еще?

— Домой?

 Да. Қакая разиица — что здесь, что у меня расти-то. Хочешь у меня жить?

Каждый день у тебя?

 Каждый день. — Она остановила лошадь и повернулась к нему. - Будем вместе на печке спать, я тебе сказки говорить буду. Мы с тобой клеба выменяем, житинков напечем с маком и будем жить. Ну, ты скажи...

Гордо ее перехватило.

- А если Жук живой, он тоже будет у нас жить?
  - И Жук, и Жук! поспешно согласилась Анисья.

Ясно буду, — улыбнулся Пронька.

Она осторожно привлекла его к себе, потом посадила рядом, а когда вывела лошадь на хорошую дорогу — дала ему в руки вожжи и все никак не могла справиться с легкой дрожью, охватившей все ее тело...

- Аннсья? Ты усиула, что лн? Выпей, говорят тебе, да и поговорнм. Пиво у меня хорошее получилось. Чего, думаю, одной сидеть так? Дай, думаю, сварю пивца! Ну так как же ты надумала сыном обзавестнсь?
- Å и не знаю сама. В голову мне чего-то пало да и на!
  - А знаешь ли ты хоть, чего ты наделала-то?
  - А чего наделала?
- Вот тебе и чего! Не было у бабы хлопот, так купила порося, вот чего. Ну ладио, пей пиво-то. Хорошее.

— Хорошее, — согласилась Анисья и, отпив, разговорн-

- лорошее, согласилась такисья и, отпив, разговорилась: — Я перед самой перед войной, когда гостила у доченьки в Леминграде, пива пила, покупное.
  - Ну н как оно?

 — Горечь горькая, а ие пиво. Полынь полынью, а хмелю в нем — ин на грош. То ли дело свое!

— Худо ли! А там какое пиво! Обмаи одни, да н только.
 А я вон жита прорастила молодого, хмелю свежего взяла,

нонешнего, вот н пнво. Ну, а чего дочка? Писем нет? — Нет,—заморгала Анисья н стала утираться подолом.

— Ну не ревн. не реви!

- А какая уминща была. Слушалась. А последний год сау, бывало, на улицу, пройлу вдоль домов, сверну два раза за угол да н смотрю надали, как моя доченька работает. Кругом ее народ толпится, а она за лотком так и крутится, так и крутится милая... И всем все улаживает. В люди вышла...
- Ну хватнт тебе, сватья! Что ты ревешь как по покойнице?
   Да, может, все обойдется еще... Скажн-ко лучше, чего там у вас в деревне слышно? Председатель-то, говорят, хромой-то бес... А? Эвона чего отчубучил!

 Дая и не знаю толком,— хотела уклониться Анисья, утновясь опять подолом.

— Вот те раз! Живешь там н не знаешь! Дралась, поди, баба-то его с Ольгой. а?

 Не видала и врать не буду... А чего это у тебя мухи-те дока живут и не замирают? — спросила Аиисья, чтобы сменнть разговор. Печку жарко топлю, вот отчего.

Так ведь заедят, смотри чего творится!

Mvx v Марын было — тыма. Онн чернели на выбеленной мелом печке, колыхалн занавеску, отделяющую чулан от переднего угла, тучей полымались отовсюду, когда их тревожили, н долго гомонились в тяжелом, осеинем гуде, соино тычась в прокопченные стены и головы людей.

— Не заедят: они скоро замрут. Худо только печку топить. Как стану топить, взбаламучу их - тогла отбою от них нет. проклятущих! Но я уж приноровилась: плесну нм молока в большую сковородку — так онн все туда роем. И притихнут. Да ты пей, не смотри на пиво-то, еще налью. Пей, говорю, а то н домой не пущу! - в шутку пригрозила Марья. - Да вот картошкой закуси, на сале жарена.

Аннсья выпила и второй стакан.

 Вот так бы давно! А скажи-ко теперь мне: клялись. подн, хромуха-та с Ольгой, а? Ну чего ты молчишь? Коли драки не было, значит, клялись.

Клялись, — сдалась Анисья н махнула рукой, — Ой и

- клялись на чем только белый свет стоит! — Та-ак...- Марья скинула валенок и, довольная, всласть почесала ногу.- Ну, а скажи-ко мне теперь: Одноглазый-то все богатеет?
- Кто его знает! А заказчнки издалёка приезжают; он ведь мастер по валенкам.
  - А чем берет? Леньгам али хлебом?
  - Больше хлебом норовит.
  - Так куда ему столько хлеба?
  - Хлеб меняет на товары, когда надо. Та-ак... А Чичира ушел на войну?
  - Сегодия.
  - А Любка осталась ничего?...
  - Да кто их знает. Марья?
- А ведь ему нынче ночью два зуба вышибли на гулянье. слышала?
  - Нет, солгала Анисья.
- Вот так раз! Я в стороне живу знаю, а ты ничем ничего!
  - Мне не до этого; ногн болят. — Ноги — не уши и не глаза, знать не мешают. Да не
- смотри в окошко-то, не смотри, еще светло, доедете! Да нет уж, пора домой собнраться, а то в деревне про
- нас всего надумаются. Анисья встала из-за стола, поблагодарила, но Марья опять поинтересовалась:

- Ты в городе была, а к племяннице не заходила? Как там она живет со своим учителем?
  - Не была в этот раз.

— А чего ты к ним жить не пошла, ведь они звали тебя в ияньках сидеть?

ияньках сидеть!

— Звали. Была я тогда у них, да не осталась... Весь день на службе оба, в школе, а вечером уткнуться в книжки да фаркают иосам-те — смещное вычитают. Кругом книжки, ин од-

ной иконки, как только и живут! Анисья разбудила Проиьку и, пока он одевался, предло-

жила Марье купить рогожи.

 На хлеб или на мясо, — добавила она. — У меня, Марья, иет ничего ныиче, захворала я, не до скотины.

Марья посмотрела рогожи, и женщины сошлись на двух килограммах солемой свинины. Когда взвешивали сало, Анисья не удержалась и спросила:

Безмен-то у тебя на фунты?

На фунты.

А веревка-то больно толста, черточек не видать.

Ничего, ничего! Всем, сватьюшка, иа этом вешаю. Всем!
 Марья проводила гостей, а на прощанье сказала Промьке:
 Ну, парень, теперь тегка Анисья тебе маткой будет.

Так и зови ее.

Телега уже выехала за деревию, а Аиисья все думала про последиие слова Марыи, и чем дальше думала, тем привычнее становилось для иее еще ин разу не произпесению Пронькой слово «мама». Она смотрела на Проиьку со стороиы и находила в его лице какие-то новые черты, которые раньше она просто не замечала. Теперь она знала, что все в этом маленьком человеке— все его привычки, ухватки, вескупики, вся эта равью на одежоике, скрочениме сапоги, которые должим будут развалиться раньше, чем он дорастет до их размера, дыпковые руки и белесая путаница исмытых волос— все будет теперь касаться ее, и не как раньше, когда он жил у нее раз в три недели, а совсем по-иному, по древнему закону жизни, вновь открывшемуся для нее в этом нежном и сильном сло-

 Проиюшка, а ты будешь меня звать мамой? — вдруг спросила она несмело.

Пронька вскинул белый пушок бровей, наморщил лоб, както растерянно посмотрел на Анисью и тут же опустил голову, «Понимает, Все понимает...» — полумала она и осторожно

подавила тяжелый вздох.

Проехали выгон, обиесенный обветшалыми жердями, но они еще прочию держались на дедовской вересовой взяке, не если бы не гниль на столбы — стоять бы еще забору. Телега запрытала по неперегнившим корням вырубленного ельника, заколыхалась из стороны в сторону, забавляя Проньку и болью отдавяясь в ногах Аннсы. Кругом чернели старые пин и убегали густеющей рябыю под самую стену отступившего леса.

 — А здесь лес был? — спросил Пронька, и Анисья обрадовалась его вопросу.

Лес, Большой лес.

Она немного помолчала и тихо заговорила, словно припоминая:

— Ели тут были — густые да высокие. Идем, бывало, с гулянья — я тогда еще девоиной была — страшно. А когда парни за девчонкамите увязывались — не страшно: они играют на гармошке, а мы поем нешибко. Мама твоя тоже тут хаживала, — неожиданно вымолвила Анисья и вдруг почуветовала что-то вроде легкой ревности к той женщине, своей младшей подруге, которой уже нет, по ее, единственную в мире, Пронька может легко называть матерью, хотя она не может ни обогреть, ин накормить его.

— А то, бывало, под весну, на пасху, соберемся — и в церковь Дорога мокрая. Другой год, бывало, еще снег лежит меж елок, а мы идем в хороших нарядах — ин живы ин мертвы. И вдруг какая-инбудь из нас; чу, девки! Остановимся, а

а где-то уж звонят. Хорошо...

Анисья обхватила руками колени и продолжала говорить, Она знала, что он не все поймет, но было хорошо почему-то, наверно оттого, что вот ей, Анисье Плотниковой, есть что вспомнить и что этот несмышленыш Пронька внимательно слушает ее, молчит и никому не передает ин слова.

— По этой дороге мой тятенька любил шноко ездить. Лошадь у нас была. Хорошая лошадь. И дом тогда у нас был совсем новый, не то что теперь. И поесть, и одеть было у нас. Все мы трудились, как пчелы, вот и жили не хуже людей доб-

рых. А когда тятеньку убили японцы...

— А зачем?

— Так на войне много убивают, вот хоть взять сейчас у нас в деревне...—Она поняла, что не должна говорить дальше, и торопливо вернулась к начатой мысли: — Как убили его японцы, так и стали мы бедно жить. Хорошая земля ушла за недомими, ну да бедность — не велика беда, с ней еще жить можно кос-как. Вот мы и жили. Чужого ни у кого не брали, худого ин про кого не говаривали, и нас никто не хаял... Ты, худого ин про кого не говаривали, и нас никто не хаял... Ты,

Пронюшка, отворачивай от ям-то! Вот так, ведь теперь тут не лес — выруб. Это в лесу, бывало, не свернешь, не разъелешься. Раз тятенька ехал на базар в город, овцу вез, а ночь еще была — до свету выехал, чтобы, значит, к началу базара поспеть. Едет вот по этой дороге, а его возьми да и останови в лесу-то верховой, да с ножиком с длиниым. Стал верховой тятеньку грабить. Отиял овцу, сиял полушубок овчиный новехонький да и ускакал по дороге. Вот вериулся тятенька домой, убивается, а мама — царствие ей небесное! — и говорит ему: да полио, не кручинься, все обошлось, мол, хорошо, не велика утеря — еще наживем, было бы здоровье! А утром, чем свет, едет откуда-то мужик, наш, деревенский, дедушко Степки Чичиры, да и кричит людям на всю деревню, что в лесу человек убитый лежит. Побежали — верио. Лошадь рядом ходит, овечка тятенькина лежит живехонькая, ножки связаны, а на убитом полушубок тятенькии, на один рукав надетый. а на уолгом полушуюм тягсяваля, на один рукав надстви. Сук около убитого валяется, толстенный, а голова у сердеш-ного вся в кровь разворочена. Это он об сук убился. Вот ведь как его бог покарал. Не надо, Пронюшка, людям худого лелать...

Аннсья прнумолкла. Посмотрела, что Пронька утомился, взяла у иего вожжи и сразу вернулась из прошлого. Стала думать, как они будут теперь жить вдвоем, что будут говорить люди и как отнесется ко всему этому правление. Пронька ле-

жал теперь на сене животом винз и смотрел назад.

мал пенерь на темных пустых полях почтя не осталось вчеращиего снега — его согнало за день, и только по краям поля, в межах, размытых за лето лождями, да под берегами ручьев он еще белел и стыл, обороняясь коркой на слабом вечернем заморозке. Стороной проплыли редкие деревья, потом стали подступать ближе, как бы примеряясь к дороге и заглядывая в телегу, и вскоре пошел сплошной лес. Сразу стало темней, глуше, и небо, которого не замечали в поле, потянуло к себе из еловой просеки. Раза два по нему чиркчула какая-то стинца, а оно все темнело, сжималось в вершинах, и вот уже Пронька увидел на нем, как в той стороне, где осталоя выруб, закачалась первая звезда.

Мешок! Мешок проехали! —воскликнул Пронька и

вскочил в телеге.

Анисья оглянулась, сошурилась и тоже заметила на дороге мешок. Она тотчас остановила лошадь, слезла с телеги и подошла. Мешок был неполный, но завязанный. Наклонилась, пошупала через мешковину — рожь. Сухая.

Батюшки светы! Счастьнще-то какое привалило нам!
 Сказать кому — не поверят: мешок на дороге! Потерял кто-

нибудь, — заметила она спокойнее, но все же вслух решила: — Надо взять, все равио подберут.

Она поволокла мешок к подводе н с трудом взгромоздила его на телегу. Там она положила его вместе с узелком жита, который купила на деньги, выручениые за лук н картошку.

все это прикрыла сеиом.

— Вот так. Вот и хорошо теперь, Да за что это нам с тобой такое счастье? Ведь мы с тобой теперь богачи! Картошка у иас есть, лук есть, свинины немного есть, ржи н жита месяца на два с лишним хватитит — только живи да радуйся! Напечем хлеба, нажални каптошки — чтеха!

Анисья говорила быстро, с одминкой и все оглядывалась назад, словно боллась, что ее догонят. Она то и дело понукала усталую, слабую лошадь, а Пропька, которому тоже передалось волиение, держался за карама Имисьи и тоже поиукал лошадь. Вдали, в расступившейся просеке, мелькиуло залеснинское поле, навътерчу бежали уже знакомые очертаниям опушки, когда Анисья заметная скачущую галопом чью-то лошадь в упряжи. Она придержала свою и посторонилась, давая дорогу, но встречияя лошадь закинула голову и остановилась. Режко пахиуло потом.

 — Эй! Тетка! Не вндала лн ты мешка на дороге? — крнкнул со встречной телеги парень лет шестиалцати.

— Тпррру-у!.. Мешка?

Анисья растеряино замигала, и Пронька заметил, что она густо покрасиела. А парень мазнул по разгорячениому лицу шапкой, кинул ее в телегу, махиул рукой и стегнул свою лошадь.

 Эй! Эй! Постой-ко! — испуганно крнкиула Аннсья вслед, а когда тот с ходу развернулся и вновь подъехал к инм вплотную, она внновато сказала: — Тут мешок твой... Ну-кось, Проиюшка, подайся. На дороге валялся.

Парень с радостью схватил мешок н бросил в свою телегу.

- А ты куда едешь? спроснла его Аиисья.
- К вам, в Залесье. Рожь везу за валенки.
- Одноглазому?
- Ему, ответил парень н стал поправлять упряжь.
- Аиисья казалась вииоватой. Она нахохлнлась и поторапливала лошадь, радуясь, что парень отстал.
- Ладио, Проиюшка, негромко бубнила она, видя, что малыш расстроен. — Нам чужого не надо. Он ведь по делу вез зерно, а у нас есть свой узелок.

У самого въезда в деревню парень лихо обогиал их, со свистом пролетев по широкой исзастывшей луже, Холодиыми

брызгами и грязью обдал он телегу Анисьи и даже не огля-

- Вытри, Пронюшка, щеку-то. Пес с ним! Да и то сказать — он ведь не с целью забрызгал.

Давно Анисье не казалась ее старая изба такой уютной и светлой, давно, - пожалуй, с той поры, как последний раз сидел с ней за столом ее муж. Она прибралась, подмела пол, постелила на стол поверх изрезанной ножом клеенки полотняную домотканую скатерть, а когда поставила над своей коптилкой купленное на рынке стекло и прибавила фитиля вся горинца озарилась непривычно ярким светом. От гудящей плиты, на которой закниала картошка, от расшумевшегося самовара и от самой Аннсьи, надевшей чистое вишневое платье и тонкий новый платок, пахнущий нафталином,— исходило тепло и свет. На столе перед Пронькой лежали на чайном блюдце нарезанные ломтики сыра, на другом — огурцы, на третьем - соленые грибы. Житники были нарезаны прямо на стол и лежали рядом с тремя вареными янчками. Из потаенных запасов она принесла в тряпке потемневший, оббитый комок сахару и приготовила чашки.

Ничего, что велика, ты скоро вырастешь и целую выпьешь. Я и сейчас выпью! — ответил Пронька весело.

Ну и во здоровье! Отодвинь пока чашки-то — картошку

Hecv! Она поставила с краю чугун картошки, откинула тряпку -н пар ударил в потолок. Стекла помутнелн и заслезнлись.

Вот тебе, Пронюшка, чашку хозянна: ты мужичок.

 Ёшь, батюшко, ешь досыта! На-ко тебе разваристую. а вот и грнбков! Хоть и не рыжнки, а есть можно. Ноги у меня нынче болели, так я далеко не ходила, с краю собирала, но все равно грибы не худые. Многие не берут маслят, проходят, а я сама себе думаю; летом ногой лягнешь, зимой -блином макнешь. Ну и собирала. На будущий год вместе пойдем, я места знаю.

Пронька слушал и жадно ел.

— А не заблудимся? — спросил он.

— Не должны.

— А ты блудилась?

 Было раз... Я еще молоденька была. Зашла в лес, да п не выйтн. Пойду, думаю, по солнышку. Пошла. А лес все глуше, да в такую чащобу зашла, что заплакала. Вышла я к вечеру совсем в чужую деревню и только там разобралась,

что мне бы солнышко то надо было держать в левой руке, а я — в правой.

а н — в правои.
 — А много у тебя грибов? — по-хозяйски спросил Пронька.

Три раза ходила, по мостиночке приносила. Хватит нам с тобой. Проживем.

Проживем, — подтвердил Пронька.

— А в конце января мы пойдем с тобой к моему крестному в гости, в дальнюю деревню. Он старик богатый, да жадный, всего у него невпроворот — и меду, и масла, и мяса, и клеба не на один под запас. Один оп живет, и в гости к нему можно прийти только раз в году, когла у них в деревне праздник справляют, но заго тогда пей-ешь у него, что хочешь. Ночевать можно только одиу ночь, а если остался на вторую, то он уж печку топить не будет и на стол больше не подаст, ещь, что осталось. Ну да н остатков хватает! Наедиися. Как заявимся мы к нему вдвоем — вот дивья-то будет!.. Еще картовнику? Ешь, батвошко, ещь.

Потом онн пили чай. Анисья разомлела и опустила платок на плечи, обнажив все еще тугой, чуть стегнутый седнной пучок каштановых волос. Ее скуластое лицо, постаревшие, с с синевой, губы и зеленоватые глаза в красных прожилках по белкам — все дышало сердечностью и вниманием к Проньке.

Когда немцы все замерзнут, винтовки останутся? —
 вдруг спросил Пронька н поставил Анисью в тупик.
 Так, наверно, останутся... Тебе винтовку охота?

— так, наверно, останутся... теое винтовку охога: Пронька кивнул и стал колотить яйцом по кромке стола.

А дом твой старый? — опять спросил он.

 Старый. Дом стонт с тех пор, когда еще н пнл-то не было, а когда это было — никто не знает. Теперь н людей-то уж тех не осталось, все умерли. И печка с той поры стонт, не перекладывалась.

— А эта чашка тоже старая?

 И чашка эта нсстари. Когда меня привелн, она уже тут была, в этом доме.

Зачем тебя привели?

— А жить...

Стук в окошко, как гром, напугал их.

Открой! — крикнул с улицы Ермолай Хромой.
 Не закрыто! — ответила Анисья и изменилась в лице.

Пронька почувствовал недоброе, выскочил из-за стола и махнул на печку. Притих. На мосту, уже у самой дверн, за-громыхали сапогами— обколачивали грязь, потом ввалились двое — председатель и Одноглазый.

— Здорово живешь, Анисья батьковна! - по-начальствен-

ному поздоровался Одиоглазый и первый прошел в передний угол. — Hv. здравствуй. Анисья! — сказал Ермолай и деловой

походкой проковылял к столу.

Доброва здоровья...

 Никак праздник у тебя? Знать хорощо съездила. Так. что ли?

 Хорошо.
 Та-ак...— продолжал Одноглазый вести допрос.— Значит, все хорошо? Та-ак... А детдом разбомбили, что лн?

— Разбомбили, а тебе чего? Тут Ермолай тоже ввязался:

 Ну ты. Анисья, вот чего: давай пассказывай, как и отчего.

А чего мие рассказывать?

- Проньку почто назад привезла? Вот чего! Нечего нас тут объегоривать! Эвоня его пальтишко висит, а сам, поли, на печи. В городе была? — Была
  - Детлом нашла?

Нашла.

— А Проньку почто не сдала?

Анисья смекнула, что про Проньку рассказал Одноглазому тот парень, что привозил ему рожь за валенки, и вместо испуга в ней стала подыматься злость. — Вот и не слала! Вас бы туда надо, а не Проньку, вот

бы тогда вы по-другому... Ты не юляй, не юляй! — опять вмешался Одноглазый

со своей рассудительностью. А тебя, Михаил, и вовсе это не касаемо!

— Как это — не касаемо?

- A BOT TAK!

- Как это меня не касаемо, если парнишка опять будет теперь по деревне бродяжить, как подпасок? А? Летом пастуха нечем будет кормить, а тут еще он. Не касаемо!

- Не плачь, ребенок не съест твой кусок. Богатей! Пронька со миой будет жить, и все тут!

- Убежит он от нее, как сегодия утром.

 Ладно, Михаил, не позорь меня, не пристанеті А Пронька сыном мие будет и никуда не убежит.

Мужики притихли.

Проиька на печке шевельнулся и притих тоже.

Ермолай уставился в пол, поморгал ресницами, как белыми крышками, и спросил совсем другим, иемиого виноватым голосом:

- Кормить-то чем будешь?
- Уж как-иибудь перебьемся...
- И почто ты это сделала?
- А почто ты меня посылал? сорвавшимся голосом восмляниула Аннеся н вехлипнула. — Сам посмотрел бы, каже там бегают мальчишонки — голо́дны, холо́диы, запушены. Тебе хорошо говорить, а я отдяв его в этакой ад на своих-то рук, а потом всю жизнь и будет думаться: где он? Как там ему? Худым вырастет в этакой-то вольнице, так потом меня люди же и осудят. А если батько его придет — сгоришь ведь от стыда, ровыю маков цвет...
  - Батько убит.
    - Приходят и убитые!
- Анисья склоинлась к коленям и вытерла подолом лицо.

   Ну, ты вот чего: не реви. Ладно, увещевал Ермолай и, махнув рукавом по отпотевшему стеклу, приник к окошку:
- нет ли огонька у Ольги.

   Та-ак... Понятио! встал Одиоглазый и с ехидным прищуром высказал: Значит, сынком обзавелась? Ну, давай, давай! Вырастет хоть в морду даст, и то ладио!

давані вырастет — хоть в морду даст, и то ладио:
Озноб прошел по всему телу Ансьи от этих слов. Ей на
мнг показалось, что все именио так и будет, что никто, даже
Промька не скажет ей спасибо.

- Ну, ты идешь? спросил Одноглазый председателя. — Нет. ступай один.— Я еще наряд ей дам да потолкую.
- гет, ступан один.— и еще наряд ей дам да потолкую.
   Да у соседки покукую! ухмыльнулся Одноглазый с порога.
- Не твое дело! отрезал Ермолай, а когда они с Анисьей останись один, участливо спросил: А чего это с тобой, как подкосило тебя? Или ты словам его вияла? Плоны Худой он человек. Худой. Когда он говорил людям хорошее? Никогда. Дом строншь подойдет: бревна-то жучком тронуты, развалится! Если крышу кроешь сунется: потечет, захват дранки мал! Рожь для колхозу сешь и тут: не уродится, дождей ионе не жди! Да разве ты его не знаешы! А получается все наоборот. Вот. Ну, а с Пронькой нелетко тебе будет, Аннсья, только теперь уж чего говорить... Может, еще и к лучшему так-то. И тебе, глядишь, весслей будет. Скоро, глядишь, н мамой назовет, да так оно и приладится. Вот... Ну, ты вот чего: завтра на лен-то выйди. Мы, если все благополучно, на той неделе закомчим.
- Выйду я, Ермолай. Не бегай на мой край, не ломайся.
   Чайку выпьешь?
- И можно бы, да...
  - Выпей да и домой ступай, или к этой тянет?

Да ну тебя, Анисья...

— Чего нукать-то? Знамо дело! Не мое это дело, только бросил бы ты всю каннтель, на что она тебе, эта толстоляха? Постой, не бери эту чашку, эта чашка теперь моего мужнчка. — На печке, что ли?

— На печке, — улыбнулась наконец Анисья, но тут же за-

думалась и спроснла:

А на трудодень-то надеяться или нет?

— Нет.

— Ничего не дадут?

 Ничего. Семенной фонд почти весь сдаем: война рядом...

— А как же сеять?

Было бы на чем сеять — государство даст.

Он помолчал, обдумывая что-то, н прошептал ей в лицо:
— Одноглазого бабу снимать буду с кладовщиц: попалась
мне ночью с рожью в карманах. Ты, Анисья, заступай на ее
место, все горсть какую в валенке принесешь. Никто не узнает, в вы с Пронькой живы будете.

— Что ты, Ермолай! Сроду на такое дело не отваживалась. А ну как попадусь — стыда-то — стыдухи!.. А посадят с кем останется Пронька? Нет, спасибо, Ермола й. Я ничего

не слышала...

Ермолай выпил чашку чая без сахара и ушел. Она проводила его на крыльцо, постояла, послушала, куда побдет. Шаги затихли на минуту, а потом опять зашуршали, но

уже дальше Ольгиного дома.

Лней через десять ударня крепкий мороз.

Пронька выбежал утром во двор и зажмурился от яркого солнца. Небо было высокое н необыкновенно голубое. Земля гудела под ногамн, а вымерашие лужи, покрытые, как непой, звонким, хрупким льдом, были пусты. Над деревней, в легком, прозрачном воздухе, без дела воснансь веселые галки, н крики их коротким эхом отдавалнсь в лесу.

«Сегодня обязательно назову ее мамой!» — твердо решил Пронька и, почувствовав, что ноги в сапогах начинают зяб-

нуть, побежал домой.

Аннеъв была на работе. Ему захотелось сбегать в ригу и посмотреть, как там работают, но он вспомныл, что нужно покормить кур, и остался дома. Он любил работать по хозяйству, особенно вместе с Анисьей, Они с ней подизли воротно, сложили поленивицу дора, подперны кольями завалившийся забор, закленли на зиму рамы и сделали еще массу всяких мелких приятных дел. Аписья хвалилась помощинком по всей деревие. Все уже привыкли к тому, что Пропыка живет у нее в сыновых, и только непрестанно допытывались, зовет ли оп ее матерыю. Пропыка уже не звал ее тетей, но еще не мот переломить себя и назвать мамой эту добрую чужую жепщину.

Были у Аннсьи с Пронькой и враги.

Первый враг — Одноглазый. Он все подсменвался и открыто ждал, когда Анисья с сыном пойдут по миру. Второй враг — Пронькин — мальчишки. Они совали носы в заборные щели и дразнили, что он собирается звать маткой чужую бабу. Третий, затаенный, враг была Ольта. Она сильно переживала, что Анисья, приняв Проньку, отвертнутого ею, заставила по всей округе говорить о ней плюх. Но в конце концов все по-мемногу сглаживалось. Анисья уже позабыла, что Ольга, в сердиах, подбила ее курицу, и ни на кого не сердилась.

Анисья пришла на обед вместе с Ольгой. Пронька слышал,

как они разговаривали, каждая от своего дома:

 Ольга, тебе не надо лн сена? А то я могу дать в обмен на молоко. У меня хорошее сено, усадебное, да зелено-зелено и на дожде не бывало.

— Возьму, — ответила та. — А сколько просишь?

Так кринок шесть надо за пуд.

Дороговато.

— Так ведь нас двое!

Ну ладно, потупилась та и ушла в дом.

Анисья радовалась сделке.

 Ну, Пронюшка, теперь мы с молоком на ползимы, коли брать по кринке в день. Теперь бы валенки тебе...

Она такая же радостная ушла на работу и разрешила Проньке самостоятельно промолоть на жерновах миску ржи для завтрашних хлебов.

Жернова были легкие, и Проньке очень нравилось молоть на них Когда он садился за эту работу и начинал крутить жернов, то чувствовал себя серьезнее, приобщаясь к труду взрослых, чвя жизнь, как этот круглый камень, крутится вокруг куска насущного хлеба. Он бы молол, кажется, бесконечю, только бы было зерно, но беда, что зерна у них было мало. Пронька сел на мосту, спиной к дверь, что вела на крыльцо, поставил слева миску с рожью, повернул верхинй круглый камень вхолостую, потом осторожно всыпал в круглое отверстне в центре камия горств зерна и заработал. Тогда он всыпал вторую горсть — из-под плоской кромки камия показалась белая теплая масса муки. Этот миг всегда радовал Проньку.

н он с большим удовольствием взял щепотку муки и положил ее на язык.

— Э, нет! Это он мелет. Анисья, видать, в риге! — услышал Пронька голос Одноглазого.

Он вадрогнул, оглянулся и увидел еще какого-то старика с косматыми бровями, а за стариком стояла на крыльше широколицая женщина.

 Ну, ты чего насупился? Ведь это дедко твой, двоюродный. А это тоже не чужая тетка! — пояснил Одноглазый.

 Проия, а ведь я тебя маленького иянчила! — сказала женщина таким тоном, словно говорила: а жернова-то мон!

женщина таким тоном, словно говорила: а жериова-то моні
Пронька испуганно вскочил и убежал в избу, как от цыган.

— А чего с инм толковать! Пойдемте к Анисье, а еще луч-

 — А чего с ним толковаты Пойдемте к Анисье, а еще лучше — ко мие. Там окончательно договоримся да и лидки пить!

Аннсья пришла расстроенная и все металась по избе, не находя места. В избу шел народ. Дверь то и дело хлопала, и входили деревенские женщины, приносившие неприятные вести о том, что Пронъкниы родственники продали отцовский дом по дешевке Одноглазому.

— Хлеба дал им — на одном возу увезут. Он старика подпоил, а бабу запугал, что-де немцы придут, все равно сожгут, А какие немцы, если их, слышно, остановили! — горячо говорила жена председателя — высокая, тощая баба.

— Ты, Анисья, не подумай на меня,—сказала Ольга.— Это не я их привела. Это все проделки Михаила, он и родственников разыскал для своей выгоды.

 — Ай! Одного вы поля ягоды! — махнула рукой жена председателя.

председателя.

— К ягодке не к поганке— каждый тянется! — отрезала
Ольга.

Да перестаньте вы! — прикрикнул кто-то.

Анисья сидела на лавке сгорбившись и схватившись руками за кромку, словно котела встать. — Когда они уезжают? — спросила она.

Хлеб грузят, значит, сейчас.

— Значит, и за Пронькой сейчас придут? — испуганно спросыла она опять.

Конечно, сейчас. Не приезжать же им еще раз такую

даль. Ведь они из Шалова, — ответили Анисье.

Из Шалова? Знаю... Это в той стороне, где мой крестный живет. В тех краях...— слабым голосом говорила Аннсья,
На крыльце раздались шаги, и в избу вошли Одноглазый

и дед с косматыми бровями.
 — Ну, иарод честиой! Помогите отправить пария подобру-

поздорову! Аннсья, собери его, чтобы без всякого всего! - по-

поздорозу! Анакол, сообра его, чтом оса вклюто всего: по-крикнвал Одноглазый, а дед только сопел в бороду. Произку отправляли всем миром. Почему-то сейчас его жалели все и все пошли провожать. Только Анисья не могла натн в тот коиец, к подводе, и осталась стоять у своей набы. ндин в тот комец, к подводе, и осталась стоять у своем язок. Она подперла шеку ладонью н, чтобы скрыть от Ольгн свое расстройство, пыталась улыбаться, глядя, как понуро уходит от нее Пронька в своих больших разбитых сапогах, пока густые, крупные слезы не заслонили от нее всю деревию.

Подростков, молодых баб, даже Одноглазого -- всех отправилн на лесозаготовки, и обезумевший от безлюдья Ермолай упросил Аинсью поработать на скотиом дворе. Она без слов согласилась, но месяца через полтора ноги ее от тяжелой работы совсем сдали: открылись язвы. В больнице сказали, что болезнь слишком запущена, что пронсходит она от тяжелой работы, для леченья необходимо питание, покой, то есть все то, чего не нмела Аннсья.

Теперь она целыми диями и ночами лежала на печи, засыпая, когда унималась боль, а по ночам, если давали ноги, к ней приходили разные думы, от которых она томилась еще больше.

К яиварю она отлежалась немного н стала выходить на люди, пробивая тропку в застаревших сугробах, что облегли ее строение. Допоздиа она выснживала в чужих избах, а потом возвращалась домой и все думала о дальней дороге, по которой в заветный день она отправится к своему крестному. И день этот наступил.

Она вышла на своей деревни накануне праздинка, нато-щак, н к вечеру добралась до места. До глубокой иочи она мак, и к вечеру дооралась до места. До глуоской поча она стряпала у крестного «всякую всячину» и украдкой поела. В полдень следующего дня пришли трое гостей, все сели за стол, выпили и приступили к еде. Анисья сидела за столом рассеянная, плохо ела с усталости и все почему-то думала о Проньке, с которым собиралась прийти сюда. Показалось, что он у своей далекой родин не обласкан и в голоде, что родиме детн той женщины обнжают его, а ему не к кому преклоннть свою голову.

 Чего это, Аинсья, никак у тебя слезы? — спросил крестный.

Это был тощий, но бодрый старик, с красным лицом в благородном окладе круглой белой бородки, с крепким голосом. Глаза его были всегда удивленио раскрыты и блуждали с предмета на предмет, - казалось, он искал пропавшне вешн. Слезы? — смутилась Анисья. — Это я так, от выпитого...

Она склонилась к подолу и вытерла лицо. А немного погодя, когда оборвался какой-то разговор за

столом и наступила минута молчания, она неожиданно призналась:

- Крестный, а ведь я чуть было сынком не обзавелась. Гости крякнули двусмысленно, а тот спросил:
- Это как же тебе угораздило?
   Анисья кое-как объяснила.

- Ну и дура была бы! сказал крестный.
- Дура?
- Конечно дура! Я бы тебя и на порог с ним не пустил! Анисья хорошо знала своего крестного. Это был человек очень трудолюбивый, все в его большом хозяйстве отличалось порядком, во всем чувствовался верный глаз — в огороде, в саду, на пасеке, во дворе, полном скотины. Все он успевал делать сам, поскольку с женой разошелся еще в молодости, В колхозе он работал кладовщиком и считал, что это не пустое место. Люди завидовали ему и удивлялись его стараниям, Дивилась и Анисья, но сейчас он показался ей особенно необычным и неприятным. «И чего злобу тешит? — думала она. — Сам век свой прожил один-одинешенек, добрища накопил. а лля кого?»
- А я, грешная, думаю его к себе залучить...- сказала она и покраснела.
- И не выдумывай! Я тебе хочу корову купить, и будешь жить барыней, а если выдумаешь нахлебником обзавестись ничего тебе не будет!

Утром, когда гости еще спали, она услышала, что хозяни встал управляться, и тоже поднялась.

- А ты чего? спросил он.
- Накормлю твою скотину да пойду я, крестный, пожалуй...
  - Что так?
- Да пора ломой забираться, ведь я уж вторую ночь... Ну ладно. Тогда я пойду в правленье покажусь, а ты все сделаешь и тогда поешь, вои там, на столе, под решетом.

Они сухо простились, и он ушел.

Анисья управилась со скотиной, помылась, потом прошла на кухню, нашла под решетом бочок остывшей вареной курицы и завериула его в холстинку. Затем тихонько, чтобы не разбудить гостей, разыскала на полице мед, отломила кусок гибкой темно-желтой соты и положила в большой бокал с отбитой ручкой. «Ладно, не обеднеет...» - думала она, ста-

раясь оттолкнуть стыд, подступнышни к ней. Она все же решилась заглянуть в печку и увидела там много всякой еды, сготовленной ею еще вчера. На полках лежали разные пирогн — с капустой, с ягодами, с янчками, «Вот бы Проньку сюда, а нет - доченьку!» - мелькнула у нее мысль, от которой навернулись слезы, и ей захотелось взять с собой как можно больше. Однако она осмелнлась взять еще только одну ватрушку-преснушку с творогом, но зато пшеничную. Все это она разместила по карманам своей овчинной шубы. Сама она выпила на дорогу вчерашнего топленого молока с пирогом, оделась и ушла, торопясь, чтобы не прощаться с крестным еше раз.

Над деревней уже засинел рассвет, бледнели и тухли огин в нзбах; женщины неторопливо шли на колодец, морозно похрустывая снегом н Аннсья решнла спроснть у них, как ближе пройти до Шалова.

 Издалека лн? — спроснла женщина, растолковавшая ей дорогу.

— Сама-то? Из Залесья. Слыхала?

 Слыхала. А к кому в Шалово. К сыночку, — ответнла Аннсья.

День был голубой, морозный. Снегопадов не было уже с неделю, н потому дорога, наезженная санями, была гладкой н казалась бы совсем легкой, если бы не беспоконли больные ногн. Аннсья несколько раз отдыхала, но мороз подгонял, и она снова шла, минуя малознакомые деревии и уточняя дорогу. Когда на взгорье показалось Шалово, она вдруг заробела и сбавила шаг. В деревию вошла осторожно и сразу направилась в ближний двор, где, было слышно, кололи дрова. Молодой парень, раздевшийся до рубахи, лихо рассаживал толстые березовые чурки. Парень показался Аннсье знакомым.

Труд на пользу! — сказала она.

Дровокол остановился и с интересом посмотрел на нее. — А я тебя признала, — сказала Анисья и освободила лицо от занидевелой шали.

 Даня вроде... Я нз Залесья, Узнал?

— А! Это у тебя я в прошлом году забор сломал в драке?

— У меня. - Вот я н смотрю... Колья в твоем заборе уж больно хорошн.

Хозяин делал... На войну ушел,— сказала Аннсья.

— Ну, понятно... Вот н мне повестка. А ты чего сюда? - А я по делу. Не знаешь лн, в которой избе мальчик живет, которого от нас привезли осенью?

- Постой, постой...
  - Проиькой его зовут.

Ясио. Пойдем!

Подощин к избе с засиежениой прогиувшейся крышей. Маленькие окошки почти полностью были загорожены соломенной завалиной, а открытое крыльцо, с его тонкими столбами и ступенями, казалось жалким, обглоданным,

- Мне чего-то в дом неохота, ты позови сюда Проню, а я побуду вот тут, за двором,

— Лапойлем!

 Нет. Позовн. — умоляюще попросила Анисья, и парень пошел в избу, двинув иогой первую дверь.

Анисья не успела зайти за угол, как выбежал Пронька н как есть — без пальтишка, без шапки — кинулся к ней с с крыльца. На иогах у иего были все те же сапоги, а поверх голениш, через дыры штанов, торчалн синие коленки.

Пронюшка... Проиюшка...

Она распахиула шубу, закутала его с ногами и с головой и заиесла за угол. Там она села на дровяные козлы, украдкой поцеловала его в нестриженую голову и совала ему в грязиые руки кусок куры, ватрушку и мед. Пронька сразу стал есть, торопливо, жадио. Он, вндимо, опасался, что могут отнять

Пронюшка... Пронюшка...— повторяла она, жарко дыша

ему в затылок, и больше инчего не могла вымолвить. Скрипнула дверь на крыльцо.

Эй, тетка! Зайдн в избу, дед зовет!

Сейчас!..

Она вошла в избу вслед за парнем, иеся на руках Проиьку. В избе было сумрачно и душио. На полу визжали, сцепившись, двое ребят, третий, поменьше, ревел под столом. Старик лежал на лавке, под иконами, словно собирался умирать. Когда вошла Анисья с попутчиком, он свесил ноги иа пол н подиялся, кряхтя и сопя в бороду. Аннсья поздоровалась, дед поклоинлся ей в ответ и притопнул на ребятишек, однако шум не улегся, Тогда парень надавал всем подзатыльников, как своим, и загнал одного на печь, второго на кухию, а меньшого взял за рубашонку н бросил на полати, Малыш вякиул и затих.

Ну. я пойду, — сказал он после этого и ушел, не про-

Навестить? — прогудел дед, когда дверь за парнем за-

крылась. Навестить. Как, думаю, мой сынок там...— несмело улыбнулась Аинсья, давая поиять, что тут есть доля шутки.

- Вот смотри, как живем.
- А хозяйка-то где?
- Да ты рассупонься сперва, отогрейся. Садись, в ногах правды нет. А хозяйка в город ушла пособия выправлять на робятищек. Хозянна-то мы оплакали перед рождеством...

Помолчали.

- Проия, ты поделись с ребятками медом, один ие ешь.
- Пронька послушал и тотчас наделил всех медом.
- Она чего-то поминала про Залесье, что надо, слышь, к вам идти за какой-то бумагой, чтобы и на Проньку, слышь, пособие выжать.
  - Бумажки все у меня. Возьмите, сказала Анисья.

Скажу. Ладио.

 Скажи, а не отдаст ли она мие Проньку? — спросила Анисья, и лоб ее покрылся испариной.

— Проньку?

- Да. А бумаги пускай она себе забирает. Мне бы Проию.
   Куда вам столько? И так трое своих. А в школу пойдут хлопот не обраться, да ведь они не котята—ны досмотр ну-
- жеи, чтобы ие хуже людей вышли. Вот ведь чего... Отдайте. — Да нам разве жалко, коли в добры руки. Только вот
- хлебушко, почитай, весь ушел...
   Да бог с ним, с хлебом!
- Ну ладио. Скажу ей. Согласится бери мальца. А ои сам-то как?

Пронька подошел и прижался лицом к шубе Анисьи. Дед кивиул, закашлялся и завалился на лавку.

- Какого тут лешья носит по ночам?
   Марыя, отворила бы...
  - Сватья? Да инкак ты!
  - Сватьят да инкак ты — Я...
- Я...
- А ты чего с ума сошла али на ум нашла? Этакая теминща, морознще, а ты шляться выдумала. Заходи скорей! Не тянисы!
- Ноги не идут, Марья. Не одолеть эти пять верст до дому, ноги, говорю, не идут.
- Надо бы им идти! Небось полночи с чертом в перегонки бегала.
  - Да полио тебе, Марья, про чертей на ночь-то глядя!
     Давай, давай раздевайся!

Марья сама сияла с Аинсьи заиндевелую шаль, стащила шубу и схватилась за валеики, ио Аинсья вскрикнула от боли н стала потихоньку снимать сама. Марья достала ей с печки старые валенки, теплые, мягкие.

Ой, как хорошо-то! — прошептала Анисья, откинувшись

на стенку усталой спиной, и закрыла глаза.
— Эй! Не спи! Давай рассказывай, куда ходила! Слышишь? А я самовар согрею да картошки тебе наварю. Говори!

— Потом, потом, Марья...

Э. нет! Давай выкладывай, куда шлялась?

Сыночка я навестила, — широко улыбнулась Анисья.
 Ой, ой, ой, ой! Видел свет дураков, но таких, как ты, сватья, еще инкогда не было! Не было, спроси у кого хошы!
 Тянет тебя?

Во сне снится, Марья. Часто, как доченька...

Чудної Ну давай к столу двигайся да рассказывай,

чего там у вас нового. Как кто живет. Давай!
Но Анисья повалилась на лавку, поджала ноги, чувствуя, как отходит ее усталое тело. Меньше всего ей хотелось сейчас говорить и лвигаться.

Эй, сватья! Да ты никак обалдела — умирать собралась

у меня, что ли? Давай поговорим сперва!
— Отстань, а то умру,— сквозь дрему проговорила Анисья.

Я вот тебе умру! Только наделай мне хлопот! Этого только мне...

Марья брюзжала монотонно и глухо, как за стенкой, потом положила под голову Анисы ватинк, накрыла тулном н ушла за заиваеску ставить самовар. Там она остановилась в раздумье, потом бросила нашепаниую лучину на шесток и полезла спать на печь.

Под утро Анисья проснулась от холода. Она с трудом разогнула ноги, приподиялась с лавки в полной темноте и, еще не сообразив. где она. упонила табурет.

— Ты чего там костоломишься? — спросила хозяйка с печки и зажгла лампу.

— Заміла лам — Замерзла.

Ну давай на печь!

Анисья забралась к ней, и та опять приступила с вопросами:

— Хлеба-то у вас не дадут?

Не дадут, — вздохнула Анисья.

— А авансу сколько было?
— По пятьдесят грамм.

— Ну, это еще хорошю. А ты слышала, немца расколошматили наши? Да! Тут я в городе одного инвалида расспрашивала, так он мие все расписал, как там было. Говорил, одних пленных взято больше, чем у нас в пяти районах живет, а что наубивали — не сосчитать! Вот как им, паразитам, дали! А у вас в деревие больше убитых иет?

— Есть

Анисья перечислила, и женщины замолчали.

 Ну расскажи теперь, как там Одноглазый живет? Небось в новый дом перебрался?

Еще не переходил.

— А старый-то сыну отпишет?

Сыну, если живой вериется: писем давио иет. Ты потуши, Марья, лампу-то, поспим еще иемиого.

— Да когда спать, скоро вставать надо, печку топить, а

ты спи до завтрака, потом поговорим.

Она еще немного полежала, но не добившись от гостьн разговора, встала и пошла к печке щепать лучину. Потом она разбудила Анисью к завтраку и все расспрашивала обо всем и обо всех с подробностями.

Анисья ушла от нее, когда уже совсем рассвело.

 Так мы с тобой и не поговорили, сватья, по настоящему-то! — сожалела Марья, прощаясь.

Анисья стояла на дворе, уже завязанная по самые глаза шалью, но мысль, не дававшая ей покоя, удерживала ее, и наконец сама Марья спросила:

— Ты чего?

- Марья, ты приди-ко ко мие на диях, дело есть.

— Что за дело?

- Придешь узнаешь.
  Да не дури, сватья, говори!
- Нет уж! Придешь скажу.
- Ладио, приду. Надо посмотреть заодио, как там живет Залесье, а то давио не бывала у вас.

Анисья поклонилась ей в пояс и пошла.

Марье ие терпелось: она прибежала на следующий день, с утра. Войдя в деревию, она уже узнала, что Анисья сильно расхворалась с дороги, но в дом к больной не спешила, расспрашивала всех о новостях.

Через зимине рамы и закрытые двери, на печке, Анисья слышала высокий голос Марьи и с иетерпением ждала ее. Наконец она вошла в избу, деловито, как домой.

— Эй, умирающая! Ты где?

- На печке, слабо простоиала Анисья.
   Ну, что у тебя за дело?
- Разденься, Марья.

- Да разденусь. Ну, что за дело?
- Помогн мне, Марья, век тебя не забуду... Надо мне валенки выменять. Маленькие.
  - Проньке?
  - Ему.
  - У Одноглазого?
- Да. Он как раз с лесозаготовок приехал вши стряхнуть да за едой, дня на два.
  - А на что менять?
  - На жакетку, на плюшевую. Доченькин подарок, помншь?
- На жакетку? Да ты и верно дура, сватья! Да разве можно отдавать жакетку за одни валенки, да еще за маленькие?
  - Так с ннм разве сговоришься...
     Давай я пойду. Где жакетка?
    - В сундуке.
- Марья достала жакетку, завернула ее в большой платок и поннтересовалась:
  - А какой длины валенки-то брать?
- А вот какой: вот от конца пальца вот до этой царапины и будет его ножонка. Я вчера замеряла в Шалове. Ты дай лучину, я сама отломлю мерку.
  - марья подала ей лучнику.
- Вот такой размер, тут я прибавила на полмизинца: вырастет.
  - Понятно. А маленькие валенки есть у него?
     Есть, я узнавала.

Марья взяла в карман мерку н ушла. Вернулась она нескоро, но зато когда возвращалась — крнку было на улице еще больше. В нзбу она влетела красная, злая, но довольная.

- Сватья, вставай, пляшні Вот тебе валенкні
- А в узле-то чего? спроснла Аннсья, свеснышнсь с печки.
  - А это рожь в придачу!
- Батюшки светы!.. Да как же он тебе столько отвалил?
   Тут ведь пуд будет.
  - Не пуд, а полтора!
    Батюшки светы!
- Я ему говорю: не дашь в придачу зерна скандал устрон в весь на наш на район. Дом, говорю, у тебя назад отберем в Проньке вернем, а хлебушко твой тю-тю! Так он, вервшь ли, рад-радехонек, что меня спровадил. Я думаю, не мало ля в с него взада.

 Что ты! Ой, Марья, милая... Да куда же мне тебя сажать, чем угошать за это?

 Лежн, ледо ледящее! Я сама самовар поставлю. А вот это я у твоей соседкн взяла для тебя, для больной.

— Чего это?

Мясо вяленое. Поедим сейчас.

— Ла что ты. Марья!..

 — Молчн! Нечего ей рожу-то растить, делиться надо! Марья была довольна своей победой и ходила по избе гоголем.

— Ну, тебе чего еще надо?

— Теперь бы валенки-то Проне как... Не знаю, когда меня хворь отпустит, а ведь он там в сапогах, захворает.

— Далеко до Шалова,— согласилась Марья.— Тут лошадь бы хорошо взять. Есть в колхозе лошаль-то?

Есть одна, да разве далут!

- А у председателя разве нельзя попросить?
- Не даст. Ни мытьем, ин катаньем не даст!

Как это не даст? Я вот с ним сама поговорю!
 Марья в сердцах броснла самоварную трубу на пол. накн-

маръя в сердцах оросила самоварную трусу на пол, накинула платок и выбежала на крыльцо. Через минуту у избы раздался ее голос:
— Эй! Ребята! Илите скорей сюда! Ла идите, черти сопли-

 — Эй! Ребята! Идите скорей сюда! Да идите, черти сопливые, скорей, еще чевокают! Бегите к председателю, скажите, чтобы мигом бежал: бабка, мол, Анисья помирает!

Анисья пыталась унять немного Марью, когда та вошла,

поеживаясь, в избу, но гостья отмахнулась:

 Ничего, пускай пробежится! А ты позвала меня и молчи. Я сейчас тут хозяйка, а ты помалкнай.
 У Марын еще и самовар не успел расшуметься, как при-

скакал Ермолай Хромой.

— Анисья, ты чего? Анисья! — книулся он прямо к печке.
— Не лезы! — прикрикиула из иего Марья.— Вот так, отступи и сядь на порог. снежное ты чучело! Вот так! Иу. а

теперь скажи, что мие с тобой сделать? А? Ермолай растерялся.

В дверь кто-то заглянул, но Марья притопнула на них ногой и накинула крючок.

 Что с тобой сделать? Поленом тебя отходить али в тюрьму упрятать? А? Я думаю, что в тюрьму лучше будет, пожалуй...

Ермолай уже со страхом смотрел на ее хнтрое кошачье, лицо и невнятно, запинаясь, бубиил:

Ну, ты чего? Ты чего лаешься? Говори, чего тебе надо?

А вот и чего! Позавчера лошадь со своей картошкой в

в город гонял? Гонял! Ты — председатель, тебе можно? Сейчас чего на спичках пишут? Все для фронту! А ты — все для себя?

— Да чего тебе надо?

- Вот и скажу, погоди! Я сама видела, если будешь отпираться, что это ты ехал в сумерках. Думаешь, не узнала? Узнала! Я твою курносую харю во тьме кромешной узнаю, не только ли чего!
  - Да чего тебе надо?

— А то и надо! Сироту в чужую деревню отдал? Отдал! Помощи никакой не оказал? Не оказал!

«Не оказал,— подумала Аннсья, затаив дыханье,— словато какие знает».

- Да говори ты, чего тебе от меня...

— Стой! Не оказал! Давай, сукни сын, потаскун паршивый, лошадь. Проньке валенки везти надо!

Так бы н сказала, а то лается тут... Сейчас запрягут.
 Стой! Сейчас не надо! Подавай лошадь к завтрему, к

утру, да человека надежного пошли! Понял?

— Так бы и сказала... Припрутся тут всякие...— проворчал

Ермолай и, откниув с дверн крючок, шмыгнул за порог. Марья выбежала за ним на крыльцо без платка и еще дол-

- маръя высежала за ими на крыльцо ося платка и еще долго кричала вслед, грозила что-то. В избу она вошла, поежнваясь от холода, с притворно сердитыми движениями, а в глазах, продолговатых, прищуренных, горела услада.
  - Вот так с ним надо! сказала она.
- Мне так не суметь, отозвалась Аннсья, это только ты такая мастерина-товоруны. У тебя и батько-то был тоже этакой краснобай: как заговорит — все заслушаются. Это все по кровушке у вас, а у нас в родовой таких и не бывало. — Вот и хумо! — оешительно заментала Марак, не сконывая.

довольной улыбки на своей хитрой, кошачьей мордочке.— Вскипел! Вставай чай пить!

И она книулась к охваченному паром самовару.

Женщины попили морковного чаю. Аннсья снова забралась на печку перевязать ноги, вдруг сильно, наверно от переживания, разболевшиеся опять, а Марья все еще сидела у нее, расспрашивая обо всех деревенских подряд. Когда все новости были уже у нее, она стала жаловаться на скуку в Залесье и ушла по сумеркам в свою деревню.

В ту иочь Анисья проснулась задолго до рассвета и почувствовала себя на редкость бодро. Ноги ее успоконлись, в

руках проступила сила. Но вот в ее голове пролетели события минувшего дня, и она, вспомныя, ито Марыя взбудоражила всю деревию, пашумела, наврала людям, и те, конечно, подумают, что это ее, Анисынна работа,— заволновалась. Поличлась боль в ногах. Перед глазами плыли элобиме лица Олноглазого и Олыч, моргали обидой белесые глаза Ермолая Хромого, и Анисья уже пожалела было, что позвала Марью, но, пощупав под шекой плотиме, волглые голенища новых маленьких валенок. Она широко и ласково улыбичлась.

Мысль, что эти валенки принесут здоровые и осчастливят маленького Проньку, ие только вытесияла все сомнения и стыд за Марынны выходки, но н наполняла Анисью какойто внутренией радостью... Она уже знала теперь, что к ней обязательно вериется Проныка, и тогда она опять укрепится в

этой жизни.

«Вот прявезут Пронюшку,—думала она,— и заживем мы с ими не хуже людей. Скотнну заведем, чего нам обобызмиче житъ? Хорошо вдюем. И будет у нас: что есть — внесте, чего нет— пополам. Налоги отдалям, ведь соллатиям, бединые, то же есть хотят. Может, мясо мое Степе Чичире попадет во ши или доугим...»

Она уже прикидывала в уме, как завести скотину без помоши крестного, как рассичаться с налогами, долгов по которым набежало много, но их она не путалась теперь, зная, что не побоится привычной расоты. Ей виделось, как она входит в свой хлев, как пажет ей в лицо теплом животных за загородок, где будут весело жевать сено юркие овечки, тинуть нз заклети мокрую губу теленок, а за перегородкой на досок опять станет хрюкать и лениво чесаться солощий лопоухий поросенок...

Анисья услышала, что к нзбе подъехала лошадь, и, не дожидаясь, когда постучат, заторопилась отпереть дверь.

— Ишь какая чуткая! — заметнл Ермолай, а когда вошел в нзбу тихонько спросил: — Ушла?

— Вчера еще ушла,— завернла Аннсья,— а ты чего это так рано, еще н ночной не проходил?

В такую даль — не рано.

— Сам надумал ехать?

 Съезжу - да н в сторону это дело! — угрюмо отозвался Ермолай, видимо сердясь на Аннсью. — Давай валенки-то, что ли!

Анисья подала ему валенки, сунув их голенищами одни в другой.

Не потеряй дорогой. Посматривай!

— Я, чай, не грудной ребенок! - проворчал он, и, расстег-

нувшись, сунул валенки под рубаху, за кушак штанов.- Ты не думай, что за Проньку только у тебя у одной душу щемит. Поняла?

- Я не думаю. А ты вшей не напусти в валенки-то. Да смотри не сгибай себя: не переломились бы голенища, новые вель...

Не грудной, тебе говорят!

- Ну, поезжай, да на вот отвези Проиюшке мясца кусочек, подала она Ольгино мясо, завернутое в холщовую тряпку.

Давай вот сюда.
 Он вынул из кармана маленький

сверток .- Это моя ему кое-что посылает.

 Ермолай...— остановила его Анисья у самого порога. - Hero? — Ермолай...

- Ну чего, говори.

— Может, привезещь его сегодия, а? Ты скажи им там... а? - Ладно.

Анисья вышла на крыльно и стояла там на морозе, пока не пропал в ночи топот лошади.

...Ермолай вернулся вечером усталый, зашел прямо в Анисье и сказал, что пока Пронька побудет у них: хлеб еще не кончился,

— А потом отпустят? — спросила Анисья.

- А потом вроде как они и не против. Старик сказал, чтобы ты не впадала в расстройство.

 Анисья потеряла счет диям и ночам. Сначала она думала, что Пронька придет к ней сразу, как только отвезут ему валенки, потом, после приезда Ермолая, она мысленно положила на ожидание две недели, но прошел уже месяц и наступил другой, а Проньки все не было. Зима шла на убыль. Дии становились длинией и ярче. Солиышко с утра ударяло в кухонное окно и заглядывало прямо на печку, бодря и тревожа. Она чувствовала, что очень скоро придет весна, и мысли о ней будили в Анисье радостные грезы. Ей опять казалось, что они с Пронькой высадят на огороде все овощи и посеют мак. Он поднимется у самой избы вровень с частоколом, густой, пышный, заглянет в окошко, а Пронька наклонит ручонкой алый бутон и пошекочет свой весиушчатый нос...

Однажды она сидела на лавке и, греясь на солнышке, лю-

бовалась сквозь оттаявшее стекло стаей снегирей.,.

Красногрудые мелкие птахи резвились на березе. Вдруг вся стая насторожилась, а в следующую секунду испуганно шаркнула в сторону. Белой метелью осыпался нней и медленно оседал на плотные, по-весениему осевшие сугробы.

У набы послышался шорох, потом голоса, а в окошке закачалась но степновалесь над черной лошадниой гривой треснувшая у кольца дуга. Айнсья глянула с быощимся серацем и увидела шаловского старика с косматыми бровями, он топтался около лошади и негоропляно давал ей сена. Аннсья всталя, чтобы лучше рассмотреть, кто приехал еще, но в это время клопнула дверь—и у Анисьи подкосилнсь от радости ноги.

У порога стоял улыбающийся Пронька.

Мама, я пришел...— сказал он и сиял шапку.

\* \* \*

Лето. Благодатная июльская теплынь. Позади полустанок, еще слышен запах шпал, а впередя, вот уже под самыми иогами,— мягкая проселочная дорога, та самая, что опять ведег в Залесье, в прошлое...

С той поры прошло больше четверти века. Много за это время исхожено дорог, счастливых и трудных, но памятиее этой иет. Она самая большая: с нее начиналась жизнь...

Рядом ндет-трудится на деревянной ноге Степан Чичира, он к тому же глух с войны н, не слыша, без умолку говорит:

 — Ай молодчина! Опять приехал — хорошо! Не канул в городе без следа, как другие. Эвона в какого человека высадил, а не горд: навещаешь. Ну и ладио!..

Отрадио слушать эту простую речь, видеть знакомый лес за кладбищенским угорьем и, наконец, деревию в ольховом охвате и поля. Их дали тонут в синеве горизонта, зеленея лугами, отливая желтнямой лыма. И хорошо, что живы на ней эти люди, лучшие из которых я хому, чтобы повторялись в нас и после. Я знаю: в любую невэгоду только на них я могу положиться, и может быть— они на меия.

На самом краю деревин, у огромной, кряжнетой беревы, там, где стояда старая изба, теперь пусто. Крапива. У самой д дороги— полувтянутый в землю разбитый жернов. Посредя огрода, теперь пустого и заброшенного, как знаменье века новый столб на высоком цементном пасынке. Гудят провода. И гоустко и хорошо...

Из травы н бурьяна пробился одичавший мак и весело алеет иад всем. Я подхожу к нему, бережио трогаю губами его бархатиые лепестки н снова шепчу:

— Мама, я пришел...

## Василий Алексеевич Лебедев

## МАКОВ ЦВЕТ

Повесть

Редактор И. Плахотникова Художенк В. Тё Художественный редатор Г. Саленков

художественныя редатор Г. Саленко
Технический редактор В. Юрченко
Корректор И. Рудакова

ИБ № 4007 Слано в набор 19.03.85. Подписано к печати 24.04.85. Формат 84х108/32. Гарянтура дитер. Печать высокая. Бумата тип. № § ккжури. Усл. печ. л. 2.52. Усл. кр.-отт. 2.73. Уч.-иэл. д. 2,33. Тараж 50000 экз. Заказ 7.53. Цена 20 кг.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателе РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предпринтие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и кинжиой торговля 44504, Тольитти, Южное шоссе, 30



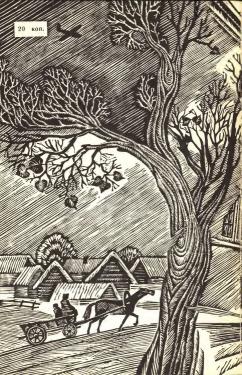